K44 7 125

Молоствова Е. В.

Д. членъ Имл. Рус. Геогр. Об-а.

# СОЛДАТСКІЯ ПИСЬМА.

Весь доходъ съ изданія поступить въ пользу воиновъ, полерявшихъ зрѣніе.





### Молоствова Е. В.

Д. членъ Имп. Рус. Геогр. Об-а.

R44725

1501

# СОЛДАТСКІЯ ПИСЬМА.

Введеніе. Изъ писемъ съ пути. Впечатльнія похода и первыхъ боевъ. Зимніе бои. Жизнь въ окопахъ. О врагь. Въ разоренной Польшь. Изъ лазарета. Празднини на позиціи. Изъ писемъ нъ родителямъ. Къ жень. Къ дътямъ. Къ роднымъ и друзьямъ. Весна на фронть. Лътніе бои. Изъ писемъ съ Навназа. Изъ Сибири. Письма изъ плъна.

Весь доходъ съ изданія поступитъ въ пользу воиновъ, потерявшихъ зрѣніе.



320/5



КАЗАНЬ. Лито-Типографія "Умидъ", б. Харитонова. 1917.

## Солдатскія письма.

#### ВВЕДЕНІЕ.

Мы вхали раннимъ, зимнимъ утромъ широкой улицей богатаго приволжскаго села.

— Что за народъ у волостного правленія?

— Почту ждутъ, -- отвътилъ ямщикъ.

Поровнялись съ толпой: бабы, въ крытыхъ шубахъ, повязанныя теплыми шалями, ребятишки въ большихъ валенкахъ и отцовскихъ шапкахъ, два-три старика... Стоятъ терпъливо и молча, безучастно провожаютъ насъ глазами.

Подстегнувъ гусевую и провхавъ околицу, ямщикъ обернулся: —Приходятъ—еще темно, — замвтилъ онъ, — все разборки дожидаются. Страсть много пишутъ въ эту войну. Бывало, въ цвлый годъ не возили столько, сколько нынче въ одну почту. Нетерпвливый сталъ народъ.

Ему вспомнилось, въроятно, то время, когда ушедшій на войну солдать "пропадаль" для своей семьи "безъ въсти" на долгіе годы, и женъ оставалось одно утьшеніе—ходить къ "ворожейкъ", смотръть на гущу и платить своими холстами за слабый лучъ надежды, что мужъ еще не убить и скоро возвратится домой.

Въ Японскую войну связи арміи съ деревней также почти не было. Письма шли долго, терялись, вызывали расходы. Послъ войны ихъ не хранили, не собирали. Что думалъ народъ о совершавшихся событіяхъ? И сами "съ-

рые герои"—какъ относились они къ своимъ подвигамъ и страданіямъ? Мы этого не знаемъ: внутренній ихъ міръ остался для насъ нераскрытымъ.

О солдатскихъ письмахъ часто приходится слышать, что они однообразны и неинтересны: перечень родственныхъ поклоновъ, краткія извъщенія о здоровьъ. Но такой взглядъ ошибоченъ. Народъ, несмотря на свою малограмотность пишетъ можно и по несмотря на свою малограмотность пишетъ можно пределамотность пишетъ по пределамотность пишетъ можно пределамотность пишетъ можно пределамотность пишетъ можно пределамотность пишетъ можно пределамотность пишетъ по пределамотность пишетъ пишетъ пишетъ пределамотность пишетъ пи мотность, пишетъ красиво и содержательно, точнымъ и образнымъ языкомъ, лишеннымъ вычурностей литературнаго "стиля", находящаго себъ подражателей только въ лицъ писарей, фельдшеровъ и прочей военной "интеллигенціи". Малограмотный солдать рыдко отступаеть оть принятой деревней формы, но не вслыдствіе неумынія выражать свои мысли, а только потому, что подчиняется обычаю, еще сохранившему въ его средв живой духъ и смыслъ. Начинать письмо съ передачи собственныхъ переживаній и постороннихъ событій было бы проявленіемъ непочтенія къ старшимъ и невниманія къ остальнымъ членамъ семьи. Оно вызвало бы порицаніе, подобное тому, какое въ свътской гостиной заслужиль бы человъкъ, начинающій разговоръ прежде, чімъ поздороваться съ присутствующими. Въ обоихъ случаяхъ—требованіе віжливости, но въ народів это требованіе—боліве глубокаго, внутренняго свойства: въ немъ кроется сущность сложныхъ родственныхъ отношеній съ тонкими и разнообразными оттынками, трудно доступными стороннему наблю-

дателю. Сосредоточенно и напряженно слушаетъ вся семья чтеніе только-что полученнаго письма:

"Дорогимъ и многоуважаемымъ моимъ родителямъ тятенькъ Петру Васильевичу и мамынькъ Акулинъ Ивановнъ посылаю я свое глубочайшее сыновнее почтеніе и низкій поклонъ отъ была лица и до сырой земли. И

покорнъйше прошу; дорогіе родители, я Вашего родительскаго благословенія, которое можеть существовать нерушимо по гробъ моей жизни. И желаю я Вамъ добраго здоровья и хорошаго успъха во всъхъ дълахъ рукъ Вашихъ. И еще кланяюсь любезной супругь моей Авдоты Семеновив низкимъ поклономъ отъ бъла лица и до сырой земли и желаю Вамъ, дорогая моя супруга, добраго здоровья и счастливаго успъха во всъхъ дълахъ рукъ Вашихъ. И еще кланяюсь моимъ малымъ дъткамъ сыночку Васъ и дочкъ Настенькъ, и посылаю я Вамъ, дорогія мои дътки, свое родительское благословеніе, которое можеть существовать по гробъ Вашей жизни". Сл'єдують поклоны и пожеланія остальнымъ членамъ семьи, "всемъ на имя", а также наиболве близкимъ друзьямъ, и въ заключение "всвмъ вообще роднымъ и знакомымъ". Бабы, растроганныя, утираютъ слезы, и чтеніе продолжается: "И еще увъдомляю Васъ о себъ, что въ настоящее время я нахожусь живъ и здоровъ, чего и Вамъ отъ души желаю".

Даже если нътъ дальнъйшихъ подробностей, слушатели вполнъ удовлетворены. Узнали самое главное — живъ, здоровъ, никого не позабылъ, всъмъ прописалъ поклонъ. Письмо несутъ сосъдямъ, оно переходитъ изъ кармана въ карманъ, изъ избы въ избу, и возвращается, захватанное, смятое, въ масляныхъ пятнахъ, съ запахомъ овчины и дегтя. Старикъ бережно кладетъ его къ образамъ, чтобы дъти не разорвали на игрушки и не потерялся адресъ для отвъта. По получени слъдующаго письма, старое ръдко сохраняется, и еще ръже перечитывается. Можно съ увъренностью сказатъ, что, черезъ годъ послъ окончанія войны, памятки, написанныя о ней солдатами, совершенно исчезнутъ изъ нашихъ глухихъ деревень, и утратятся драгоцънные человъческіе документы, подлинное слово народа о пережитой имъ великой военной страдъ.

Письма русскаго солдата безъискусственны и скромны, въ нихъ совершенно отсутствуютъ громкія выраженія показныхъ чувствъ, но ярко и правдиво отражается горячая любовь народа къ родной землѣ и его душа, религіозная и терпѣливая, полная смиренія и покорности передъ ниспосланными судьбою испытаніями. Это не слабость духа. Это особенное, внутреннее отношеніе къ жизни, раскрывающее невидимыя, высшія причины явленій. Каждый солдатъ знаетъ, что войну вызваль императоръ германскій Вильгельмъ, но почему Богъ допустиль совершиться такому злодѣянію?—"За наши тяжкіе грѣхи наказуетъ насъ Господь",—пишетъ солдатъ,—"за то, что забыли думать о Богь... Но Онъ же, Милосердный, даетъ и терпѣніе и сохранитъ жизнь, если на то будетъ Его Святая Воля".

Русскій народъ умѣетъ умирать спокойно и благообразно, но его глубокое смиреніе передъ неизбѣжнымъ не есть равнодушіе къ жизни.—"Часъ или одна минута, что остался живъ, то и славить Бога", пишетъ солдатъ, находящійся подъ дождемъ снарядовъ.—"Охъ, тятя и мама, и самому не хочется умирать, и васъ жалко".

Чувство жалости къ семьв, особенно къ малымъ двтямъ, звучитъ во многихъ письмахъ. Солдатъ проситъ молиться о сохраненіи его жизни, надвясь, что Царица Небесная заступится за него не потому, что онъ, недостойный, заслужилъ это заступничество, но ради его сиротъ и безпомощныхъ стариковъ-родителей.—"А то можно бы и помереть... пишетъ онъ,—двумъ смертямъ не бывать, а одной все равно не минуешь... Смерть жду каждую минуту... Смерть для насъ находится очень близко, завсегда визжитъ около ушей"...

Онъ совершенно готовъ къ принятію ея: передъ уходомъ на войну получилъ благословеніе отца, со всей

семьей простился словами примиренія:—"Простите меня, Христа ради, можетъ, послѣднее свиданье, всѣ простите, молитесь Богу за меня, за грѣшнаго. Братья, сестры и сродники, всѣ простите меня, Христа ради... Видно, придется пострадать"...

Впереди невъдомый путь искупленія, но освъщается этотъ путь сознаніемъ, что жизнь будетъ отдана не напрасно.—"Я то́ придумалъ,—пишетъ молодой солдатъ сестръ,—ежели меня убъютъ, то, може, братъ останется для прокорму родителямъ, и не сколь я, сестрица, этого не боюсь, навърно тамъ помереть лучше будетъ, потому что за въру, царя и отечество".

Такъ же просто и искренно передаетъ солдатъ впечатльнія, вынесенныя имъ изъ боевъ. Онъ не хвастается безстрашіемъ и не украшаетъ своими измышленіями ужасовъ современной войны. — "Отведи Богъ кажняго отъ нея"... говорить онъ, правдиво описывая "адъ", когда стонутъ и земля, и люди, когда пули летятъ въ лицо, какъ рой пчелъ, а крупные снаряды раскатываются неумолчнымъ громомъ, наводящимъ трепетъ и, падая, выворачиваютъ саженныя воронки, "перемъшивая съ пескомъ" все, къ чему прикасаются. Всв тяготы войны отражають солдатскія письма-утомительные, спішные походы подъ проливнымъ дождемъ, по непролазной грязи, страшныя штыковыя атаки, опасныя развъдки, ночи, проведенныя на передовыхъ постахъ въ трескучій морозъ и захватывающую дыханіе вьюгу, жизнь въ темныхъ, сырыхъ окопахъ, подъ постояннымъ обстръломъ непріятеля, нечистоту, невозможность во-время всть и спать, нервное напряженіе, вызванное близостью смерти, -и вм'ьств съ твмъ, въ высшей степени присущую русскому солдату способность приспособляться ко всякимъ, самымъ тяжелымъ, условіямъ жизни, его необыкновенную, совер-

шенно исключительную выносливость, стойкость и бодрость духа, позволяющую быстро забывать перенесенныя невзгоды, радуясь тому, что онв миновали.

шеть солдать, — ну, а теперь — слава Богу": — "Господь, по Своей милости къ намъ, гръшнымъ, посылаетъ и даетъ намъ здоровье и терпъніе, какъ ни трудно быть въ бою, но все равно, что нътъ нешто, какъ вылъзешь на крутую гору, устанешь, заморишься, но отдохнешь, позабужешь"...—"Слава Богу, теперь не такъ страшно—прислу-шались, привыкли",...—Тяжело, но ничего не подълаешь, нужно терпътъ"... Мужество безропотно переносить страданія, стараясь никого ими не безпоконть, проявляется у создата въ особенности тогда, когда онъ раненъ. Если на досугь, находясь въ лазареть, онъ и описываеть,большею частью по просьбъ родныхъ, - при какихъ обстоэтельствахъ быль раненъ и что пришлось пережить, то неизмѣнно прибавляетъ имъ въ успокоеніе, что, хотя и было трудно, но теперь, слава Богу, ему вполнъ хорошо, и пища хороша, и коечки чистыя, и сестры милосердныя обходятся тихо и ухаживають какъ нельзя лучше, и врачь лечить старательно и объщаеть выздоровление.

Раненый солдать не ждеть, чтобы его утвшали, а, забывая личное горе, самъ пишеть слова утвшенія встревоженной семьь. Нельзя безъ глубокаго волненія читать письмо кальки-солдата къ старукъ матери:

— "Вы, мама; не плачьте, не только я одинъ лежу, есть еще хуже меня, лежать безъ объихъ ногъ и то ничего, а у меня только одной нътъ, а какъ выздоровлю, то будеть ничего, какъ Богъ дастъ"...

умо Въ этихъ простыхъ словахъ сказывается величіе истиннаго смиренія и несокрушимая крѣпость души русскаго 

. Не покидаетъ его на войнъ и присущее ему чувство жалости къ слабымъ и обиженнымъ. Солдатъ-пахарь всъмъ своимъ существомъ связанъ съ родной землей, но ни заботы о семьъ, ни думы объ оставленномъ хозяйствъ не мышають ему, въ то же время, относиться съ искреннимъ участьемъ къ окружающимъ его чужимъ людямъ, къ несчастнымъ жителямъ истерзанной, разоренной Польши.

- "Мы бы рады пожертвовать собой, - пишеть солдать отцу, только бы выгнать его (немца) съ нашей земли, а то время подходить свять хльбъ, даже жутко смотръть на здъшнихъ жителей, у нихъ нътъ ничего, они только н живутъ нами, солдатами, возрмутъ отъ насъ кусокъ клѣба и мяса, только этимъ и пробавляются".

Тяжелыя условія жизни не ожесточили сердца солдата, -- наоборотъ, какъ бы очистили его и возвысили. Идя на великій подвигъ защиты родины, онъ въритъ твердо, что все отъ Бога-страданія, успъхи, неудачи, а ему слъдуетъ только "поддарживать" себя и скружающихъ. т. е. исполнять свой долгъ покорно и "безо всякой изм'єны", полагаясь на помощь Того, Кто, Справедливый и Благой, не можетъ допустить никакой неправды. Въ этой вере-громадная сила русскаго народа, сохранившая его черезъ всв испытанія, ниспосланныя ему на протяженіи его многострадальной исторіи. Эта же вівра сохранить его и теперь, и дастъ не только славу его оружію, но и обновленіе его душ'в, помнящей о Бог'в передъ лицомъ врага; о томъ, что безъ Его Святой Воли не единый волосъ не упадеть съ головы человъка.

Собирайте солдатскія письма. Въ нихъ-и мракъ, и свътъ нынъшней безпримърной войны. Но взойдетъ солн-

це, и свътъ разсветъ мракъ...

Думаю, что помъщаемыя ниже выдержки изъ солдатскихъ писемъ, несмотря на ихъ отрывочность, не нуждаются въ обобщеніи. Они цънны, какъ отдъльные мазки, дающіе въ своей сложности яркую картину, образъ самого художника—русскаго народа.

Е. Молоствова.

#### изъ писемъ съ пути.

Во-первыхъ строкахъ моего письма кланяюсь матушкъ хрестной Аннъ Андреевнъ и дядъ Григорію Васильевичу по низкому поклону до сырой земли и прошу, матушка хрестна, ваше хрестинское благословеніе на мою военную службу и на смерть върную, и прошу васъ, простите меня. Выъзжаемъ на войну.

Дорогіе родители, настоящимъ увѣдомляю васъ, что я въ настоящее время мобилизованъ на войну, назначенъ въ кавалерію. Дорогіе мои родители, братцы и сестра, простите меня, если имѣете какое либо сердце, такъ какъ, можетъ быть, болѣ не увидимся въ жизни. Далѣе писать нечего, остаюсь живъ и здоровъ, того и вамъ желаю отъ Господа Бога добраго здоровья.

Ну, тятя и мама, прощайте, увзжаемъ на войну, прощай, братецъ Ларя. Одежу, можетъ, я пришлю домой. Очень сильна война поднимается. Навърно, мы повдемъ на границу Австріи. Пришла телеграмма вхать намъ. Милый мой тятя и мила мама и братецъ Ларя, прощайте. Шлите скорве мнв письмо.

Прощальное письмо на родину. Прошу васъ, тятенька Иванъ Петровичъ и маменька Марфа Никитишна и дорогая супруга Василиса Федоровна и милый сынокъ Паня, прошу васъ, читайте при всъхъ съ вниманіемъ. Больше обо мить не тужите и не плачьте, только молитесь Богу за мои тяжкіе и огромные гртахи, и чтобы Господь послалъ кртаность моего духа и хранилъ бы меня во всякомъ нападеніи врага отъ вражеской пули, меча, картечи, снаряда и шрапнели, и чтобы Богъ послалъ намъ побъдить врага и защитить отъ лютаго врага васъ, отечество, царя

п родину. Будемъ биться до послъдней капли крови и безо всякой измъны, какъ говорится во Св. Писаніи—да благъ тотъ воинъ, который не нарушитъ присяги, которая дается нами, каждымъ солдатомъ". Дорогіе мои родители, тятенька и маменька, и дорогой братецъ Ларя, и прошу васъ, всъхъ сродничковъ, прошу, умоляю со слезами, пожалуйста, не обижай моего дитя, сиротку, и мою несчастную супругу Василису Федоровну, случаемъ я буду убитъ на полъ брани за родину, царя и отечество и васъ, православныхъ христіанъ, и всъхъ насъ нарядили какъ будто къ какому празднику. Провожали насъ со славой и съ честью, какой бы ни былъ кръпкій или вовсе каменный человъкъ, и тотъ бы заплакалъ.

#### ВПЕЧАТЛЪНІЯ ПОХОДА И ПЕРВЫХЪ БОЕВЪ.

Прівхани прямо на позицію. Снаряды рвутся, видно, н мы скоро пойдемъ въ бой. Дуня, молитесь Богу, чтобы остаться живому.

Покамъстъ живъ, здоровъ, слава Богу. Я сейчасъ нахожусь на полъ сраженія, у насъ сейчасъ идетъ битва съ Германіей, и мы здъсь въ самомъ бою, и Господь Богъ благословилъ меня побывать въ бою, былъ я въ бою и, слава Богу, остался живъ, не знаю, что будетъ дальше, съ часу на часъ ожидаю себъ смерти, по трое сутокъ приходится лошадей не разсъдлывать. Прошу васъ, батюшка, заочно благословите меня и простите меня, я больше съ вами не увижусь.

Въ настоящее время нахожусь и самъ не знаю гдъ, гдъ-то въ чистомъ полъ, въ нъмецкой землъ. Мы уже прошли сто верстъ въ нъмецкое царство и пока все хорошо идетъ, слава Богу, пока живъ—здоровъ, не знаю, что будетъ дальше со мной, Богъ знаетъ. Прошу васъ, папаша, пишите мнъ отвътъ поскоръй.

Милый мой тятя и милая мама, пишу я вамъ про свою страсть, былъ я 4 раза въ бою и очень сильный, и какъ меня Царица Небесная спасла, и очень много у насъ убило. Охъ, тятя

и мама, ну, думаю, я пропалъ, а всетаки Богъ сохранилъ. Война идетъ сильна. Охъ, не знаю, что Господь сдълаетъ, очень болитъ у меня сердце, и самому-то не хочется умирать, и жалко васъ. Охъ, сколько я труда принялъ, и ноженьки мои не ходили, а теперь, слава Богу, опять отдохнулъ. Покамъстъ, слава Богу. нонче живъ, а завтра, какъ Богъ приведетъ. Жизнь наша теперъ такая—нонче живъ, слава Богу. Можетъ быть, въ послъдній разъ съ вами говорю. Ну, писать—все не перепишешь, очень много я произошелъ и Господъ сохранилъ. Пріъду домой и разскажу вамъ все. Може, Царица Небесная приведетъ повидаться съ вами. Прощайте. Пишите мнъ письмо. Прощай, тятя и мама.

Находимся мы пока отъ позицін далеко, но къ смерти близко. Бомба, брошенная съ непріятельскаго дирижабля, убила на форту двухъ и трехъ ранила. Однако, не всѣмъ германскимъ аероплатнамъ удается вернуться отъ насъ обратно, нѣкоторыхъ и даже многихъ изъ нихъ мѣткія русскія пули ловко снимаютъ сверху. Подбитый казаками непріятельскій аеропланъ пришлось мнѣ видѣть въ крѣпости. Хотя тяжка и опасна наша настоящая служба, но понимая и сознавая важной ту пользу, какую приносимъ мы отечеству, я не буду тяготиться всѣми тѣми нуждами, которыя выпадаютъ на долю солдата.

Съ 10-го по 25-ое августа происходитъ неумолкаемый бой, начнется темно и кончится темно, замолкаетъ только на три часа ночи и бываетъ такъ, что и всю ночь. 22-го находились въ большой опасности, но Господь уберегъ.

Ходимъ все время походами, непріятель сдается, уходитъ.

Мы были два раза въ бою. Первый разъ 23 августа и такъчто чуть-чуть убрались, только одинъ легко раненъ, второй контуженъ въ ногу и черезъ одного переъхали орудіями. И только мы отъъхали, на самомъ томъ мъстъ, гдъ мы стояли, ударился цълый снарядъ и разорвался. 25-го мы стръляли хорошо и побили много, а въ насъ ни одинъ снарядъ не прилетълъ. Дъла у насъ идутъ хорошо, слава Богу. 1-го сентября переъхали границу и

прошли болъе ста верстъ. Теперь мы находимся въ лезервъ, впереди насъ бой верстъ на пять, а мы ъдемъ сзади.

1-го сентября перешли границу, а до 1-го дрались въ нашей мъстности, разбили всю его армію, много отняли обозовъ съ провіантомъ, разными снарядами, такъ что онъ бъжалъ безъ оглядки изъ предъловъ Россіи. Ну, намъ Богъ его знаетъ, какъ придется, проникаемъ и мы далеко, болъе 50-ти верстъ, непріятель сталъ встръчаться двоякій, австрійцы и германцы пополамъ. Время стало плохо, пошли дожди, вътра, ночи холодныя.

Вотъ ужъ пошелъ второй мѣсяцъ, какъ мы находимся въ бою, но покудова Господь пасетъ, остаюсь живъ и здоровъ. Бываетъ время, что часъ или одна минута, что остался живъ, то и славить Бога. Дни здѣсь какіе идутъ, не знаемъ, вздумаешь писать письмо, то обязательно спрашиваешь, какое число. Я уже не чаюсь, что будетъ съ вами свиданье. Я знаю, что за грѣхи мнѣ пришлось пить эту чашу. Я раньше не зналъ, что такое война, но теперь все я узналъ.

Я пишу про войну. Мы были три раза въ бою, остались живы, только пять человъкъ нашихъ ранило, а непріятеля около двухъ сотъ. Помолитесь обо мнѣ Господу Богу, чтобы онъ меня спасъ въ военномъ дѣлѣ. Но не знай, какъ остался живъ, былъ въ рукахъ у противника, пули летѣли, какъ пчелы, но Богъ спасъ, не знаю, какъ я остался живъ, всѣ говорили, что померъ, но конь мой очень ужъ храбрый и меня выручилъ изъ бѣды.

А нъмцевъ теперь колотятъ по дълу, бъгутъ безъ оглядки, не успъваютъ убирать пятки.

#### зимніє бои.

Мы участвовали въ Варшавскихъ бояхъ, которые продолжались день и ночь непрерывно. Отъ батарейныхъ выстръловъ

тряслась земля, вылетали стекла изъ оконъ, трещали пулеметы и залпы и трескотня отъ выстръловъ—все это напоминало какой-то адъ. На 9-ыя сутки нъмцы и австрійцы стали отступать. Наша армія ихъ преслъдуетъ до границы. Что случится дальше—знаетъ одинъ Богъ.

Я получилъ крестъ Георгіевскій за храбрость. 3-го числа загорълся отъ непріятельскихъ снарядовъ ящикъ, и вотъ мы двое кинулись тушить, и вотъ мы за него получили.

Все время мы находились около кръпости Иванъ-Городъ. 27-го сентября нъмцы стали наступать на кръпость, стали слышны выстрълы, мы были отъ кръпости 40 верстъ внизъ по ръкъ Вислъ. Въ тотъ же день мы пошли туда. Днемъ сидъли въ деревняхъ, а ночью переходили. Время было сырое, каждый день лилъ дождь безпрерывный, дорогами ходить было нельзя, ногу вытащишь, а сапогъ остается въ грязи. 29-го дошли до крѣпости, отдохнули, а ночью перешли рѣку Вислу. Итти намъ было только 7 верстъ, валами, по ръкъ Вислъ. Шли мы всю ночь. Двое упали съ вала въ ръку, одинъ потонулъ, было темно, лилъ страшный дождь, пулеметы и пушки много вывозили солдаты. Въ это время нъмцы насъ освътили прожекторомъ, начали стрълять изъ орудіевъ, ну, неудачно, потерь не было. 1-го мы стали наступать разсыпной цъпью, пошли впередъ, насъ осыпали шрапнелями весь день. Когда стало темно, тогда затихло. На второй день мы дошли до нъмцевъ близко, къ вечеру выбили ихъ изъ окоповъ и заняли деревню К. Домовъ не было, только стоялъ одинъ костелъ каменный, деревня вся сгоръла отъ снарядовъ, мы окопались около костела. 3-го, на третій день Покрова, насъ такъ встрътили нельзя было высунуть головы, рвались снаряды каждую секунду надъ нами, мъсто было чистое и высокое. Послъ полденъ разбили всв наши окопы шести-дюймовыми снарядами, каждый снарядъ улетаетъ въ землю около 7 четвертей, тогда взрывается, ширина 4 аршина. Если попадетъ въ окопъ, тогда также летятъ и солдаты вверхъ вмъстъ съ землей, образуется столбъ взрыва, какъ мельница. Въ это время каждый человъкъ впадаетъ въ ужасъ, земля трясется отъ взрыва, дымъ, чадъ стелется на землъ.

Мы стали переходить на то мѣсто, гдѣ не рвались снаряды, тогда пачали стрѣлять изъ пулеметовъ и ружей. Въ это время меня ранило. Пролетѣла пуля въ указательный палецъ правой руки, перешибла кость второго сустава, около первой щиколки. Бой продолжался 10 денъ, много было и по ночамъ боевъ. Нѣмцы не дошли до Варшавы только 8 верстъ, до Иванъ-Города не дошли 3 версты, тогда начался бой. Я самъ видѣлъ убитыхъ нѣмцевъ въ такомъ разстояніи. Денегъ мнѣ не надо. Я живу въ хорошемъ довольствіи. Палецъ подживаетъ плохо, сейчасъ все еще сквозная дыра. Сгибаться навѣрно не станетъ. Перечислятъ въ слабосильную команду.

Застучало наше поле 6-го ноября. Въ бою убило товарища Гаврилу. Здъсь тепло. Снъгъ нападаетъ и обратно стаетъ. Бой сильно идетъ.

Были на отдых в и опять пришли подъ грохотъ пушекъ и свистанье пуль, но уже не такъ страшно, прислушались. Милая Катя, ты помнишь, какъ я прівхалъ изъ Т., былъ сильный громъ, когда ушли въ избу и молились Богу. Вотъ теперь 6 мъсяцевъ такой страшный громъ идетъ день и ночь безпрестанно, и это не война, а свътопредставленіе, грохочутъ тысячи орудій все время.

Въ скоромъ времени предстоитъ намъ великое дѣло, хотятъ перейти въ наступленіе, какъ намъ удастся—Божья воля. Они тоже здорово укрѣпились, безъ потерь людей не обойтись. Особенно нужно перейти черезъ рѣчку, которая много воспрепятствуетъ для перехода какъ намъ, такъ и имъ. Благодаря этой рѣчкъ, до сихъ поръ держались, рѣчка не замерзши, протечная, отъ рѣчки ихніе окопы недалеко. Если неудачно выйдетъ, останемся тамъ, сложимъ свои головы.

Еще до сихъ поръ не выхожу изъ боевъ. Навърно, придется едва-ли увидъться съ вами, какъ бы не положить голову здъсь. Покамъстъ еще Господь терпитъ гръхамъ. Конечно, вамъ пуля и штыкъ страшны, а мнъ нисколько не страшенъ штыкъ, какъ

вамъ лопата снътъ грести, такъ мнъ и нъмецкій штыкъ, удалому и смерть не страшна, въ особенности мнъ, георгіевскому кавалеру, совъстно бояться страху. Стоимъ на позиціи не очень далеко отъ германцевъ, какъ отъ вашего дома и до церковной оградывотъ и разстоянія у насъ между ими.

Дорогой тятенька, жизнь моя очень трудная, три раза быль въ бою, одинъ разъ былъ въ штыкахъ, остался живъ, слава Богу. Приходится ходить по лъсамъ, по горамъ, по водамъ, озера большія приходится переходить. Такъ приходится переходить—по шейку намочишься, и одежа замерзнетъ на себъ и всъ четверо сутокъ шли и шли, на ходу и спали, остались которые безъ ногъ. Вотъ какіе бываютъ бои, земля вся стонетъ, а эти пули, какъ сильный градъ. Затъмъ до свиданья, пишите мнъ письма почаще, а мнъ самому писать неколи.

До сего времени находимся на позиціи, самые тяжелые дни пришли къ намъ, но Господь намъ помогаетъ, и мы все спокойно переносимъ. Погода у насъ въ Польшѣ непостоянная, то снѣгъ, то дождь, то морозъ, а что наканунѣ Рождества Христова такой былъ сильный буранъ, просто зги не видно, и въ эту погоду намъ приказали переѣхать въ другое мѣсто на разстояніе 40 верстъ. Какъ было ѣхать, надо подумать, но Господь помогъ намъ, хотя проѣхали всю ночь, а всетаки доѣхали благополучно.

Съли мы на машину, ъдемъ неизвъстно куда. Дъла нашихъ войскъ идутъ очень спъшно, непріятеля прогнали изъ Польши, все слава Богу. Молитесь Богу, чтобы намъ одержать побъду надъ всъми врагами. Во всякомъ случаъ, мы надъемся во всякое время побъдить нашего противника.

Вы спрашиваете, за что я получиль свою награду и сколько насъ получило. Но я писать про это не хочу, но когда меня убысть, то мой крестъ пришлють вамъ, а если я останусь живъ, то приду домой и про все вамъ разскажу, а сейчасъ не стоитъ вамъ про все разсказывать.

Когда идетъ бой и наступаешь на непріятеля, то уже пуль не слышишь, какъ бьетъ изъ орудія, снаряды летятъ, какъ громъ гремитъ, и только земля кверху летитъ саженъ 10, а ты брякнешься гдъ попало,—вода, грязь и не дышишь, а они—то впереди, то позади, то въ сторонъ ударяютъ, а потомъ бой, вся земля дрожитъ, снаряды рвутся и въ землъ, и наверху, вездъ, такъ что этотъ ужасъ нельзя даже и описать, потому что въ то время каждый человъкъ самъ не свой, онъ не помнитъ, что дълаетъ.

Въ субботу на масляной недълъ день былъ неудаченъ для насъ, нъмцы наступали, нашего войска было мало, поэтому наши отступили. Мы, какъ парковые, отъъхали немного назадъ, только что выпрягли лошадей, и вдругъ казакъ скачетъ карьеромъ съ приказаньемъ "парковые и обозные, скоръе по конямъ и утекайте"! Только что мы убрались, въ этотъ моментъ нъмцы заняли эту деревню. Чуть не попали въ руки окаянному нъмцу, но Господь не допустилъ насъ. Въ ночь подошли наши войска и отомстили нъмцамъ, здорово поколотили и забрали въ плънъ. Двъ ночи были туманы, удобно для насъ итти въ атаку.

Затъмъ еще ждемъ на дняхъ наступленія. Когда я иду въ атаку, въ штыковой бой, я себя уже не сколь не чувствую, только одно, что Господь сдълаетъ на моемъ великомъ согръшеніи.

Прописую вамъ большую радость для всѣхъ насъ. Наши доблестныя войска у австрійца забрали городъ и крѣпость Перемышль.

На нашемъ фрунтъ никакихъ новостей нътъ, ну, а въ Австріи наши войска 9-го марта въ 9 часовъ утра взяли кръпость Перемышль и забрали въ плънъ 9 генераловъ и 17 штабъ-офицерскихъ чиновъ и 90 оберъ-офицерскихъ и 117 тысячъ нижнихъ чиновъ, а убитыхъ неизвъстно и нашихъ неизвъстно, и служили мы о нашихъ храбрыхъ герояхъ молебенъ и кричали ура и ура!

Многоуважаемая моя супруга Дуня, не выдержалъ я такой радости и хочу вамъ сообщить, взяли австрійскую главную кръпость. По такимъ успъхамъ наши офицера говорятъ, это все ближе къ миру.

Австрійскій городъ столичный Перемышль взяли наши герои, это очень хорошо, что Всемогущій Господь помогаеть нашимъ героямъ и нашей арміи. Да поможеть въ скоромъ времени заключить и миръ, но надо ждать той участи, которая была бы въ пользу нашимъ доблестнымъ войскамъ и въ пользу нашей матушкъ Россіи.

Письмо на родину отъ извъстнаго вамъ сына Дмитрія. Черкнуль я разъ, полились слезы изъ глазъ, черкнулъ другой разъ, полились ръкой слезы изъ глазъ. Кланяюсь я тятенькъ Фролу Лаврентьевичу. Я нахожусь на горахъ Карпатахъ, защищаю родину и отечество. Ночуемъ на снъгу и тутъ же днюемъ, и мокрые, и холодные. Горы очень высокіяни, итти на нихъ, ни ъхать нельзя, а мы лъземъ на нихъ очень великимъ трудомъ. Покуда я остаюсь живъ и здоровъ и вамъ того желаю. Адресъ мой—Карпатскія горы, Б—скій полкъ, рота 7-ая.

Нахожусь на позиціи въ Карпатскихъ горахъ. Горы чудныя лѣсистыя и высокія, вышиною будутъ саженъ сто, а нѣкоторыя, выше, даже задѣваютъ облака, а наверху ихъ лежитъ снѣгъ, а въ долинахъ живутъ жители, и жители говорятъ, что впереди насъ будетъ только одна деревня, а тамъ не будетъ никакого поселенія до Венгріи, и горы будутъ еще выше. Мы отъ непріятеля находимся въ разстояніи 200 шаговъ.

Еще извините, что я плохо написалъ, писать некогда и негдъ, писалъ въ лъсу на колъняхъ. Находимся среди лъсовъ и горъ крутущихъ и подъ открытымъ небомъ и очень много здъсь снъгу и очень холодно. Я былъ въ бою двое сутокъ, ну, такъ Господь сохранилъ меня, слава Богу. Еще ждемъ тоже бой, можетъ, Господь тоже похранитъ.

Я получилъ Георгія за такой подвигъ. Я выбрался изъ батальона охотникомъ найти нѣмецкій наблюдательный пунктъ, и я ходилъ и ползалъ, гдѣ какъ приходилось, и всетаки я розыскалъ наблюдателевъ изъ трехъ человѣкъ. Всетаки я къ нимъподкрался очень аккуратно, какъ наступила темная ночь, я кънимъ подползъ шагахъ въ 15-ти и аккуратномъ видѣ открылъпо нимъ огонь и ихъ двухъ убилъ на смерть, а третьяго ранилътоже тяжело. Это дѣло было,—тамъ очень горы. Неподорожилъсвоею головой. Полторы сутки стрѣлялъ наблюдательный нѣмецкій артиллерійскій пунктъ. Говорятъ, что нѣмецъ хитрый, но русскаго солдата перехитрить трудно. Намедни какой-то пустилъ порѣкѣ Пилицѣ дымъ очень густой и подошелъ близко къ нашимъ окопамъ и броситься хотѣлъ въ атаку, и въ скоромъ времени замѣтили его и отбили его контръ-атакой и отбросили за рѣку Пилицу.

Наша жизнь вотъ какая. Каждый день тысячи смертей кружатся надъ нашими головами, но судьба нами руководитъ, кому быть убитому, кому быть раненому, а кому остаться живымъ. Война скоро не кончится. Очень большіе у противника запасы снарядовъ, прямо валитъ снаряды почемъ ни попало, начнетъкрыть,—земля вся дрожитъ отъ разрывовъ снарядовъ. Мы вънего не стръляемъ, а только онъ въ насъ. Наши пока не хотятъ наступать, потому и не стръляютъ, а онъ стръляетъ, а сбить все равно не можетъ. До весны доживемъ.

Изъ вашего села со мной быль младшій унтеръ-офицеръ Сергвй Ф., мы были въ одномъ взводь, пили и ьли съ нимъвмъсть, онъ попаль въ плънъ 29 января. Я тоже быль въ плъну, ружье положилъ на землю и руки поднялъ кверху. Германцы подошли на пять саженъ отъ насъ, окружили незамътнымъ образомъ часовъ въ 7 вечера. Когда германцы подошли, ихъ офицеръ кричитъ—ребята, лучше не стръляйте, а то всъхъ перебъемъ! А Сергъй и б—скій старшій унтеръ-офицеръ кричатъ—давайте, будемъ стрълять! Насъ былъ одинъ взводъ, а германцевъ цълая рота. Я убъжалъ такимъ случаемъ: когда кричали—давайте будемъ стрълять, б—скій старшій унтеръ-офицеръ взялъ ружье на изго-

товку и защелкалъ затворомъ. Германцы остановились и стали что-то по своему говорить. Я въ это время выхватилъ винтовку и айда бъжать. Недалеко были кусты, я за кусты. Побъжали было за мной, но я успълъ спрятаться. Саженъ 30 побъжалъ, да больше не могу бъжать, не бъгутъ мои ноженьки да шабашъ. Иду шажкомъ да поглядываю, не бъгутъ-ли германцы. Такъ вотъ и убъжалъ. А Сергъя мнъ очень жалко, онъ очень человъкъ смирный.

#### жизнь въ онопахъ.

Мы находимся въ окопахъ уже три недъли послъ боевъ. И пишу въ окопъ и лежа. Ну, сейчасъ не деремся, только маленькая перестрълка и орудійные снаряды каждый день летятъ, какъ галки, только земля дрожитъ отъ ударовъ. Ну, насъ Богъ хранитъ, окопы у насъ закрыты, такъ что осколками не возьметъ, развъ только сударка попадетъ прямо въ окопъ, тогда все раскидаетъ, Намъ здъсь не только нельзя ходить, ну, нельзя и выглядывать изъ окопу, сейчасъ и стръляютъ. Наши враги не даютъ сходить за водой. Объдаемъ одинъ разъ въ сутки и то ночью, а то нельзя показаться, и винтовками, и изъ орудій такъ и бъетъ.

Живемъ мы здѣсь такъ,—навѣрно, слышали, какъ живутъ на войнѣ и что приходится терпѣть, особенно теперь приходитъ холодное и дождливое время, и еще прописываю, что вшей приходится стряхивать, а не бить. Но это все перенесъ бы, только Господь сохранилъ бы и благополучно вернуться домой.

Сейчасъ около нашей халупы, а по нашему землянки, упала мортира, и мы отъ испуга ажъ вздрогнули, которая когда летитъ, далеко слышишь ея шумъ, какъ-то жжж-бахъ! Кто ее, чорта, изобрълъ. Ну, будьте здоровы.

Мы находимся съ непріятелемъ лицо въ лицо, рядомъ. Бываютъ каждый день легонькія перестрѣлки, а изъ орудій каждый

день тоже стрѣляютъ. Живемъ въ окопахъ и ихъ всякъ себѣ покрыли, гдѣ два, гдѣ пять человѣкъ. И тамъ кладемъ жарникъ и варимъ чай и когда картофель. Мы всѣ черные, какъ трубочисты—и то бы ужъ жилъ въ эдакихъ, только бы никто не пугалъ.

Теперь помылся какъ бы въ своей банѣ, то поцѣловалъ бы сто разъ свою баню, теперь больше двухъ мѣсяцевъ не мылись. Затѣмъ прошу васъ, Варя, пришлите мнѣ рубаху и носки. Рубашку сшейте простенькую, а только водятся въ сборахъ вши.

Теперь свои обстоятельства объясняю, какъ мы живемъ. Живемъ въ глинъ, и вся квартира тутъ, ну, что же сдълаешь.

Двое сутокъ лежали въ окопахъ въ водѣ, снизу вода, и сверху идетъ дождь, а тутъ рвутся передъ тобой снаряды да нельзя высунуть головы, пули такъ и свистятъ. Лежишь, никуда нельзя ни встать, ни сѣсть. Вотъ тутъ я ноги поморозилъ, дватри дня нельзя было ходить, ну, сейчасъ стало получше.

Летаютъ надъ нами воздушныя птицы—непріятельскіе аеропланы и бросаютъ они съ нихъ бомбы, которыя летятъ съ большимъ шумомъ и визгомъ. Но, должно быть, Господь хранитъ мое счастье. Пошелъ я къ сараю и вдругъ слышу шумъ, летитъ бомба, и одна, и другая. Первая упала отъ меня въ 2-хъ саженяхъ, но не разорвалась, попала въ мягкую землю, насышную, и ушла въ землю, а вторая у другого сарая подальше разорвалась, разбила дерево и уголъ въ сараъ разбила и двухъ солдатъ ранила осколками въ ноги. Но я очень струсилъ, въдь зря помирать не охота, не сражаясь со врагомъ.

Вотъ теперь, дорогое мое семейство, живемъ мы по Евангелію, если есть у кого ложка воды, то дѣлятся съ товарищами. Если есть ½ фунта хлѣба, то дѣлятся тоже съ товарищами. Теперь все время не думаешь о жизни и беречь некуда деньги, у меня есть, но дввать ихъ некуда и купить здѣсь нечего и не у кого, потому что жители здѣсь всѣ уѣхали. Сидимъ мы въ окопахъ, надъ нами рвутся шрапнели и гранаты и частенько приходится быть подъ свинцовымъ дождемъ... Какъ получите письмо то пишите отвѣтъ скорѣе, буду ждать съ нетерпѣніемъ. Покуда я живъ, то скотину не продавайте, а если убьютъ, то какъ хотите.

И вотъ, навърно, вамъ дрянно въ ненастную погоду работать, но всетаки прівдете, дома обсохнете, надвнете сухонькое, а мы среди поля намочимся и ждемъ, когда солнце проглянетъ и обсушитъ и все время въ одной рубашкѣ, перемѣниться нечѣмъ, да и нѣтъ толку на грязное тѣло перемѣняться, и такъ что трудно перенести военную службу на войнѣ, но всетаки Богъ грѣхамъ терпитъ, остаемся живы и здоровы, слава Богу. Затѣмъ я вамъ увѣдомляю, видимся мы часто съ Орловымъ, съ Михайлой, зятемъ Миронова, посылаютъ вамъ почтеніе. И вотъ сошлись, покалякали про самую про негодную тварь войны. И вотъ, если дня три не поищемъ, то и не знатко, что за рубашка, и такъ что удивительно, отколи берется. И такъ что очень скверно.

Пищу намъ теперь выдаютъ на руки, сырое мясо, крупа, и варимъ сами въ окопахъ, потому что вареную пищу подвозить нельзя, мъсто нашей позиціи чистое поле, такъ что день и ночь летятъ непріятельскія пули и снаряды. А продукты намъ приносятъ по канавамъ, для этого вырыты канавы, по нимъ ходятъ и приносятъ продукты. А варимъ сами въ своихъ котелкахъ, которые мы носимъ во все время съ начала войны, они служатъ за чашку, и за чугунъ, и за самоваръ.

По три дня негдъ было достать пищи, много народу, не поспъвали печи и были далеко въ чужой землъ, а теперь доставляютъ, слава Богу. Всего доставляютъ вдоволь намъ, какъ пищи, такъ и одежи, обижаться нельзя ни на что. Пока, слава Богу, ни въ чемъ не нуждаюсь.

Пища на позиціи хороша. Одинъ фунтъ варенаго мяса и полфунта свинины взамънъ каши и супу. Привозятъ, ну, конечно, ночью, и табаку выдаютъ одинъ фунтъ въ мъсяцъ, и спички, и бумаги даютъ.

Когда спѣшно наступали въ Австріи, то пища у насъ были яблоки и картошка, капуста и морковь, только чтобы взяли зубы, ѣли все сырьемъ, но Господь берегъ отъ болѣзни. А хлѣба давали на 3 дня 1½ фунта, а купить негдѣ, да и булка, которая у насъ стоитъ пять копѣекъ, а здѣсь она 30 коп. А теперь и хлѣба даютъ больше и горячую пищу варятъ два раза въ день, а тамъ получали одинъ разъ. Пища теперь пока ничего, хватаетъ хлѣба и варятъ мяса, пока ничего, слава Богу.

Вы сомлѣваетесь, что есть-ли у меня теплая одежда. Изь одежды ни въ чемъ не нуждаюсь, сапоги получилъ новы въ К. и разбилъ ихъ въ пухъ и прахъ, началъ было тужить, а теперь опять дали новы. Самъ не зябнешь. Выдали казенны вязаны рубахи, мундиръ, шинель одѣнешь, башлыкомъ завяжешься, самому терпѣть можно, а ноги ничѣмъ не укутаешь, а только бѣгаешь.

Въ общемъ, здѣсь не такъ трудно и не страшно, только одна какая-то скука налегаетъ на сердце. Мы уже привыкли къ орудійному огню и это считаемъ какъ бы наши маневры. Но только здѣсь купить негдѣ и нечего. Бѣлый хлѣбъ польскій дорогой, да его ѣшь—противно, а цѣна ему 15 и 25 копѣекъ, такъ прошу я васъ, насушите, если вамъ можно, сухарей и пришлите въ посылкѣ. Изъ одежи здѣсь ничего, но изъ обуви мало. Бѣлья у насъ лежатъ вороха, благодаря россіянамъ, потому что шлютъ вдоволь.

Скорѣе посылайте посылку, я жду не дождусь, и что бы было чего распечатать. И пришлите конвертовъ больше, потому что здѣсь негдѣ достать ихъ. И хорошій ножикъ хлѣбъ рѣзать, пожалуйста, постарайтесь скорѣе и пришлите колбасы и фунтъ

сыру, я его ѣмъ, къ нему привыкъ. Живемъ въ грязи, ну, нужно бороться въ жизни. Написалъ бы больше, ну, только вшей нужно переискать. Одной рукой пишешь, а другой вшей ищешь.

Стоимъ все на одномъ мѣстѣ, время стало холодное. Еще я вамъ пишу, мила моя мамынька, былъ я дома, поѣлъ я мамакиныхъ лепешекъ и очень они сладки, и вотъ я прошу васъ, пришлите мнѣ гостинца, лепешекъ и сдобну булочку, и ветчинки два фунта. Покамѣстъ дѣлать нечего, я и поѣмъ. Жить мнѣ хорошо, слава Богу. Тятя и мама, простите, что прошу гостинца.

Еще вы пишете мив насчеть денегь. Вврно, денегь у меня нвть ни одной копвйки, и мив ихъ не надо, потому что кормять насъ хорошо, мяса привольно, каши тоже много, чаю, сахару, тоже привольно, такъ чай пьемъ въ накладку, сахаръ выдаютъ пиленый по 10 и 15 кусковъ на день, потомъ ежедневно выдаютъ масло коровье и ветчину на перемвнку, бълье тоже даютъ, потомъ я скоро получу жалованье за два мъсяца, мив пока и хватитъ. Зимы у насъ нътъ, снъгу нътъ ничего. Когда нападетъ немного и тутъ же растаетъ, и не очень холодно. Живемъ мы въ землянкахъ, бани нътъ, вотъ это плохо, все время въ одежъ, тъло чешется, и вши немного есть. Ну, я ходилъ по чужой сторонъ, я уже это все испыталъ, я всетаки къ этому привыкъ, а которые нигдъ не были, тъмъ плохо.

У насъ здѣсь говорятъ—все уклоняется къ миру, но неизвѣстно, что будетъ. Я за себя нисколько не думаю, только жалко жену и дѣтей. Намъ здѣсь никакихъ заботъ нѣтъ. Теперь очень хорошо. Начальство все хорошо.

Вы просили свъдънія о состояніи моей жизни. Живемъ мы не по одинаковому. Когда бываетъ отдыхъ, а то ни день, ни ночь нътъ отдыху. Въ банъ, какъ выъхали, мылся три раза (6 мъсяцевъ), бълье мъняемъ тоже, какъ съ плечъ свалится, умываемся, какъ вода подъ руками, каждый день не приходится. Вши куже

непріятеля досаждають, не хотять помішаться въ рубахі, лівзуть наружу. Перемънили насъ на другую позицію, на одной стояли цълый мъсяцъ, порыли себъ землянки, какъ намъ казалось хорошо, позицію укр впили, линіи оплели проволочной свтью, кром в того преградой служила ръка Пилица, а теперь позиція плоха, вся открыта, непріятель очень близко, видать его окопы. Теперь опять ходимъ по ночамъ. Съ 8-го на 9-ое нашъ взводъ ходилъ на передовую линію для производства обороны къ стрѣльбѣ, и услышалъ непріятель шумъ, ну, открылъ огонь по насъ. Благодаря тому, что были близко отъ траншей, всв попрятались въ траншеи. Которыхъ захватило на полъ, легли въ ряды пашни, вреда причинило мало, и стръльба началась сразу по всему фронту, наши тоже начали въ нихъ сыпать по чему попало. Ну, мы подумали, что онъ наступаетъ, и бой продолжался 40 минутъ облетомъ. Командиръ батальона передалъ артиллеріи, что противникъ сильно обстръливаетъ. Артиллерія залпа 3 грохнула, и онъ прекратилъ огонь, все стихло, тогда пошли.

Мои дѣла слѣдующія, стоимъ на позиціи, очень трудно приходится, а главное, надоѣдаетъ застава, ходимъ черезъ сутки и дежуримъ на открытомъ мѣстѣ день и ночь, подходимъ къ нѣмцу шаговъ на сто, изъ за кустовъ слышно ихъ, какъ ходятъ и посвистываютъ, тотчасъ начинаю палить въ это мѣсто, но только очень опасно, боязно, какъ бы не зашли въ затылокъ, куста и ночь, глазъ коли—не видать. Прошлую ночь ранило моего одного на посту, только провѣрилъ посты, не поспѣлъ отойти отъ него, какъ онъ заоралъ во все горло, у него отшибло одинъ палецъ, я такъ и замеръ, думалъ, обнаружилъ постъ, но, къ счастью, вѣрно не слыхали, спали на позиціи. Можно еще стоять въ окопахъ, но воть такъ-то не особенно, а ночь-то годъ, холодъ, вѣтеръ и дождь, плохое досталось мнѣ счастье, есть и позиціи разныя, лежатъ и все, но мы стоимъ, сторожимъ, а между тѣмъ пули летятъ безпрестанно. Сто разъ хуже позиціи.

И вотъ мы сами себъ думаемъ: мы здъсь поемъ пъсни, а рядомъ убило въ эту же минуту человъка, и такъ все время эдакъ проводимъ, и вотъ пока живъ и здоровъ, а тамъ что Богъ сдъ-

лаетъ. Мы стоимъ на отдыхъ двъ недъли уже, стоимъ въ землянкахъ. Въ землянкахъ ничего стоять тепло, пища теперь, слава Богу.

Увъдомляю, Глаша, что я нахожусь на передней позиціи въ окопахъ, отъ германца шаговъ на сто, днемъ почти не стръляемъ, но ночь всю насквозь не спимъ, стръляемъ, и изъ орудій стръляютъ, земля дрожитъ. Теперь ничего, не боязно, привыкъ, только не высовывай голову. Чай пьемъ, объдаемъ супъ, на мъсто каши даютъ ветчину кусочекъ, жаримъ въ котелкахъ и чай кипятимъ сами, только за объдомъ и за дровами ходить больно опасно, какъ освътитъ прожекторомъ, такъ и видно, какъ днемъ, скоръе падаешь на землю и лежишь, а не итти нельзя, надо пить и ъсть. Чаю даютъ и сахару, и табаку, только хлъбъ больно крутой, какъ чечевичная лепешка.

Вы сами хорошо понимаете, какая моя жизнь. Только что одно вамъ сказать: что рѣшились мы на одно и думаешь, отъ этого никуда не уйдешь, все равно, вѣроятно, придется умереть за царя и за родину. Вы, вѣроятно, ждете меня домой всетаки, но я предполагаю такъ, что если миру скоро не будетъ, то навѣрно придется покончить свою жизнь на полѣ брани. Затѣмъ прощайте. Пишите.

Ночью было тихо. Съ разсвътомъ дня замътилъ насъ нъмецъ, началъ засыпать чемоданами, шрапнелью, только слышно вой и грохотъ, осколки брызжутъ, сыпятся, какъ горохъ надънами, на наши окопы. Въ окопахъ темно кругомъ, крыто. Я зажегъ лампочку, писалъ это письмо. Какъ рвется снарядъ, въ окопъсыпется земля. И вотъ проходятъ наши дни такъ. Теперь утро. До вечера, пока не темнъетъ, не показывайся на вольный свътъ. Наша жизнъ на ниточкъ. Пока Господь Богъ сохраняетъ, что Богъ пошлетъ впереди.

14 сутокъ мы высидъли въ окопахъ и не видали никакого сарая. Ну, очень холодно, и перестрълка шла и день, и ночь, и

никакого не было спокою. И отъ германца сидъли только 70 шаговъ. Какъ онъ выйдетъ изъ окопа, такъ стръляй. Покамъстъ еще живъ, здоровъ. Я подвигъ сдълалъ небольшой, навърно чъмъ нибудь, я думаю, наградятъ. Мой подвигъ былъ такой—грудь въ крестахъ, или же голова въ кустахъ, и весь мой подвигъ. Лети, листокъ въ родимый край, тамъ увидишь свътлый рай.

Стоимъ мы цѣлый мѣсяцъ на одномъ мѣстѣ, ожидаемъ ежеминутно наступленія отъ нѣмца или отъ насъ, сидимъ въ окопахъ, очень бьетъ снарядами. Въ окопъ пуля не попадетъ скоро, бойся снарядовъ. Погода очень плохая, снѣгу нѣту, идетъ дождь, нападетъ снѣгъ, пойдетъ дождь, растаетъ, очень сыро, но больше писать нечего.

Здѣсь у насъ новости—каждый день рвутся снаряды, сыплють пули и визжить шрапнель. Каждую минуту готовься къ смерти. Прошу васъ, дорогой родитель, заочно меня благослови и прости ты меня, не знаю, Богъ приведетъ или нѣтъ съ вами увидѣться. Не увижу я больше своей родной семьи. Сейчасъ стало очень холодно, мокро и все время холодно, помянешь всѣхъ святыхъ. Вы пишете, не нужно-ли денегъ, спасетъ Богъ на вашемъ предложеніи, пока мнѣ не нужно.

Увъдомляю васъ, дорогіе мои, мы теперь съ 26-го марта находимся на позиціи, гдъ каждая минута угрожаєть опасностью. Пули враговъ летять, какъ мошки, но они въ окопахъ не страшны, но приходится каждую ночь выходить на постъ впереди окоповъ, ну, тамъ опасно. Что въ темпотъ къ постамъ подползають непріятельскіе развъдчики и бросають бомбы. А если прозъвать, то и штыкомъ заколють, это бываетъ. Также и наши развъдчики ходять н бросають бомбы въ непріятельскіе окопы и также уничтожають ихніе посты, убивають и забирають въ плънъ. Но нъмець въ плънъ не беретъ, а если возьметь, то очень казнить, ръжетъ уши, носъ, пальцы. Страшно попасть въ плънъ. Но еще жизнь наша въ окопахъ отъ непріятельскихъ пуль не страшна, но прилетить болъе 8-ми версть чудовище орудійный снарядъ и

попадаетъ въ окопъ, и поражаетъ десятки людей нашей братіи. За каждую минуту своей жизни благодаримъ Господа, что Онъ сохранилъ нашу жизнь. Но прошу васъ, дорогіе мои, обо мні не плакать, а просить Господа о сохраненіи жизни.

Служба наша въ общемъ нелегкая, но въ военное время жаловаться на то нельзя. Но какъ бы ни была трудна наша служба, мы, какъ люди, всегда можемъ промыслить для себя и пищи, и сухого ночлега. Но бъдныя наши лошадки страдаютъ отъ холода и голода больше нашего.

Живъ и здоровъ. Мы вѣдь какъ ждемъ вашихъ писемъ здѣсь, и пѣтъ и нѣтъ вашего отвѣта, и нѣтъ мнѣ отъ васъ развлеченія—повостей. Если бы на меня посмотрѣли, то навѣрняка не узнали, весь я законтѣлъ въ дымѣ. Затѣмъ не пообезсудьте, что плохо написалъ, вѣдь это не на столѣ, а на колѣняхъ и лежа на брюху написано, по всячески. И днемъ у насъ никакихъ выходовъ нѣтъ, ночью и всю пищу доставляютъ и за водой ходимъ, все дѣлается по ночамъ у насъ, какъ несчастному земляному зайцу, то и намъ.

Жизнь наша, Дуня, идетъ здѣсь скучная. Вотъ уже два мѣсяца подходитъ, мы стоимъ на одномъ мѣстѣ, стрѣльбы мало. Когда мы стрѣляемъ, и непріятель стрѣляетъ, какъ-то веселѣе, какъ австрійскіе снаряды рвутся то впереди, то позади, а то гдѣ нибудь въ сторонѣ. Непріятель стрѣлялъ въ насъ, но только три раза, безъ вреда. Жизнь наша пока ничего, хлѣба вдоволь. По утру, мы еще спимъ, пріѣзжаетъ къ намъ кухня, встаемъ, завтракаемъ, потомъ согрѣваемъ чайку, середь дня попьемъ, къ вечеру опять ужинать, послѣ ужина опять чай пить, потомъ спать. Въ караулъ рѣдко, черезъ 7 ночей хожу, погода стоитъ теплая, и ты, Дуня, радуйся, что не въ пѣхотѣ, а въ артиллеріи. Пѣхота нашему житью завидуетъ и говорятъ—вотъ придутъ домой и скажутъ, что были на войнѣ, а непріятеля въ глаза не видали, что только плѣнныхъ; живутъ въ хорошихъ землянкахъ, а мы дрожимъ денъ и ночь подъ открытымъ небомъ. Мнѣ, Дуня, пока

хорошо, нужды ни въ чемъ не имъю, только очень по тебъ, Дуня, соскучился.

Мы перешли на другую позицію, теперь стоимъ на позиціи въ окопахъ, непріятельскіе окопы отъ насъ всего въ разстояніи только четыреста шаговъ, и вотъ нельзя показать головы, какъ только покажется кто нибудь, тутъ и пуля. Мало того, летятъ еше снаряды, которые рвутся, какъ сильный громъ грянетъ, и выкидываютъ земли цълый стогъ кверху, и остается яма глубиной два аршина и широкая, но пока Богъ милостивъ—хранитъ. А пища теперь ничего, хватаетъ, слава Богу, но не забывайте Господа Бога за ваше и мое здоровье. Прощайте, дорогіе мои родные.

У насъ начинаютъ томошиться, на этихъ дняхъ будетъ наступленіе. Пока стоимъ, боевъ нѣту, а нѣтъ того дня, чтобы то убъетъ, то ранитъ. Этто вотъ днемъ прилетѣлъ снарядъ прямо въ халупу и оторвалъ одному телеграфисту ногу—бѣла. Вотъ мнѣ теперя стало хуже, какъ-то боязно, а почему—потому что житье получше и пища лучше. Сейчасъ хорошо, а всетаки понемногу собираемся опять. Ну, Ты, Господи, и може сохранитъ Царица Небесная. Я думаю, всѣхъ сразу не убъетъ, кто нибудь останется. У меня покамѣстъ, слава Богу, народъ хорошій, мнѣ съ ними хорошо. Не обезсудьте на моихъ кривыхъ строкахъ. Что будетъ,—я вамъ пришлю еще.

Пишу теб'в въсточку, что я, слава Богу, живъ и здоровъ. Будь ув'врена, что скоро мы нъмца въ прахъ разобъемъ и выгонимъ его, нечестиваго, изъ земли нашей.

#### O BPATE.

Чувствую себя не совсѣмъ здоровымъ, ноги болятъ. Навѣрно, ноги болятъ отъ того, что они все время находятся въ мокромъ видѣ, постоянно мокрыя, а портянки негдѣ высушить и тѣмъ болѣе некогда, все время нужно смотрѣть въ оба, чтобы не засталъ нѣмецъ насъ врасплохъ, очень умно онъ дѣйствуетъ, но его умъ и искусство мы узнали.

На самой опушкъ лъса засъли австрійцы и какъ насъ замътили, открыли по насъ стръльбу. Такимъ образомъ, намъ пришлось бъжать двъ версты до лъсу по открытому полю подъградомъ пуль и снарядовъ. Бъгутъ, конечно, не всъ сразу, а одни стръляютъ и перебъгаютъ по маленькимъ частичкамъ, а то бы мы не прибъжали ни одинъ къ непріятельскимъ окопамъ. Но вотъ уже мы близко, осталось не больше 200 шаговъ, въ окопахъ австрійцевъ поднялся бълый флагъ. Нашъ ротный командиръ кричитъ, чтобы не стръляли. Мы идемъ, не стръляемъ. Вдругъ залпъ, и нашъ ротный командиръ съ 20-ю другими молодцами, идущими впереди, повалился. Наши смъшались, сперва легли, а потомъ кинулись въ атаку, но ихъ уже много убъжало въ лъсъ. А тъ, которые остались въ окопахъ, стоя на колъняхъ, съ поднятыми вверхъ руками, сдались. Наши изъ нихъ не убили ни одного.

Пишите, что у васъ новаго есть о войнъ, у васъ, можетъ, есть больше слуху. У насъ здъсь ничего ни отъ кого правильнаго не узнаешь, говорятъ солдаты всячески. Не думается, что скоро миръ, очень упорно дерется.

Наши войска всѣ въ Австріи, и дѣла тамъ идутъ успѣшно для насъ, только бы Господь помогъ взять К., тогда и германцы подумаютъ. Пожалуй, такъ же побѣгутъ, какъ бѣжали изъ подъ Млавы въ свою территорію, тогда и ему покажутъ, почемъ сотня гребешки.

Онъ около Варшавы еще на нашей землѣ бьется, никакъ не выгонятъ его. Можетъ быть, какъ нибудь Богъ поможетъ выгнать.

Вотъ навязался какой врагъ вредный. Пожалуй, война долго пройдетъ. А всетаки непріятель противъ насъ не устаиваетъ, два раза получали отъ Государя спасибо. Въ одномъ бою насъ было пять тысячъ, а непріятеля 60 тысячъ, и мы держались, потомъ пришли намъ на помощь, и его прогнали.

Даже и кто быль на войнь въ Турецкую войну и въ Японскую, всъ они не знають, какая германская война. Туть жгуть снизу и сверху огнемъ. Снизу бьють артиллерійскимъ и пулеметнымъ, а сверху съ ероплана и цепелина.

Ночью было наступленіе очень сильное, много побито германцевъ, но наши попали тоже въ плънъ нъсколько. Они выходять съ бълымъ флагомъ, нашихъ обманули, что сдаются, а потомъ и стръляютъ по нашимъ.

Противникъ нашъ германецъ, свиръпый нъмецъ, всего отъ насъ на четыреста шаговъ и передаемъ задорныя и насмъшныя слова къ нимъ, а они къ намъ, и они, разсердившись на насъ, начинаютъ насъ угощать бомбами, но, слава Богу, не попадаютъ.

30-го числа летали, стерва, надъ нами, стръляли пушкой по насъ (передовой отрядъ Краснаго Креста). Снарядъ только сто шаговъ не долетълъ. Очень опасно жить. Живемъ въ землянкахъ.

Очень хитрый попался врагь, еще началь душить какими-то газами, очень хитрая эта война.

Я живъ и здоровъ, получилъ крестъ и медаль. Живемъ мы въ землянкахъ, устроили себъ печь, такъ что ничего себъ поживаемъ. Кормятъ насъ корошо. Зимы у насъ нътъ. Да вотъ что, братъ, я вчера былъ въ караулъ, смотрю, ползетъ австріецъ и выглядываетъ, что у насъ дълается. Я увидълъ, какъ подбъжалъ къ нему, такъ далъ ему прикладомъ по башкъ. А другіе видятъ, гдъ онъ, я и давай стрълять и кричу—вотъ, больше не придете! А сегодня австріякъ началъ въ насъ стрълять изъ орудія, и снарядъ попалъ прямо въ котелъ съ кашей. Куда каша, куда котелъ. Вотъ чортъ и оставилъ насъ голодными, а солдаты смъются.

Третьи сутки вдемъ по желвзной дорогв, а сегодня вечеромъ прівдемъ на мъсто и, навърно, попадемъ прямо въ бой, намъ навстръчу везутъ очень много раненыхъ, и они говорятъ, что очень тамъ сильный идетъ бой. Придется, и намъ, видно, подраться съ этимъ проклятымъ германцемъ. Ну, мы ему докажемъ.

Въ боевыхъ дълахъ мы продолжаемъ быть, по милости Божіей, съ 15 августа. Встрътили хитраго и злого, какъ тигръ, врага, который лѣзъ густыми колонами и хотълъ прорвать нашу ръдкую цъпь. При деревнъ Недживице пошли грудью впередъ и заставили ихъ своимъ твердымъ штыкомъ и мъткимъ выстръломъ оборотиться туда, откуда они, негодяи, осмълились прійти на нашу родную и непобъдимую землю. Хитрый и злой, коварный врагъ хотълъ остановиться на нашей родной землъ, нарылъ окоповъ и траншей, много ископалъ нашей дорогой и родной земли и думалъ, върно, отъ Россіи столь много оторвать русскихъ сърыхъ героевъ, но, върно, ошибся. Нашъ русскій солдатъ не надъется на хитрость, а имълъ надежду на Бога, и съ Божьей помощью и надеждою ринулись мы на коварнаго врага. 12 сутокъ мы и ночь, и день бились и обагряли каждый шагъ земли кровью нашихъ друзей-товарищей. Много мы эдъсь побили врага, ну, и намъ не дешево стоило его отбросить. 28-го непріятель сталъ отступать, бъжать во-свояси, не поспъвали за нимъ дълать переходы. Какъ слъдуетъ ихъ били и много пришлось въ плънъ брать. До того ихъ въ плѣнъ нагнали, что не рады теперь стали. И теперь онъ что ни бьется-какъ трава на косу, много падаетъ, а остатки въ плънъ забираютъ.

Говорять, что война не долго продолжится, скоро кончится, и по газетамъ видать, что австрійцы не хотять войны и сдаются въ плѣнъ. Противъ насъ тоже хотять сдаться 8 тысячъ и говорять:—вы, русскіе, сдѣлайте черезъ рѣку мость, и мы перейдемъ. Какъ наши видѣли, что ходять оборваны и истощены, и голодны.

Ходили мы къ нъмцамъ въ гости, и они угощали нашихъ виномъ, и они къ намъ приходятъ. Пока все спокойно идетъ.

Къ намъ три полка пришли въ плънъ. Насъ только 200 человъкъ, а ихъ три полка. Мы очень испугались, но не бросили ружей мы. Ну, узнали, что они въ плънъ идутъ, мы ихъ взяли и повели къ офицеру. Офицеръ вышелъ, вы ихъ отколь взяли?— А тутъ они просятъ у насъ на колъняхъ хлъба.

Пригнали къ намъ нашихъ враговъ нъмцевъ, австрійцевъ и турокъ. Турки народъ плохой, весь обмороженъ. У нихъ на ногахъ только чулочекъ да чувяки, которые у насъ носятъ только лътомъ.

Увѣдомляю я васъ, я нахожусь съ 10-го января съ плѣнными. Ихъ здѣсь 2400 человѣкъ. Ихъ посылаютъ на работы, съ нами ходятъ, и можно, кто провинится, послать не въ очередь на работу и можно посадить подъ арестъ. Ихъ кормятъ такъ же, какъ и насъ, даютъ бѣлья, починяютъ ботинки и нѣкоторымъ даютъ новые сапоги.

Сообщаю вамъ, что среди плѣнныхъ германцевъ много женщинъ, мужчинъ-стариковъ 60-ти лѣтъ и молодежи 16-ти лѣтъ, которые имѣютъ участіе въ войнѣ, и эти люди не войско составляютъ изъ себя, какъ были они сначала войны, сыты и хорошо одѣты, сейчасъ же многіе изъ нихъ совсѣмъ босикомъ и плохо одѣты и жалуются, что у нихъ недостача хлѣба.

17-го быль сильный бой, лѣзъ германецъ, но его тутъ много положили, и онъ отступилъ. Мы взяли въ плѣнъ германцевъ 16-тилѣтнихъ и потомъ все у кого нѣту трехъ пальцевъ, у кого рука не гнется. И въ обозѣ у нихъ 60-ти лѣтъ, а тамъ у него берутъ такихъ, кто не годенъ на службу былъ, на войнѣ. Ну, у него войска нѣту, но снарядовъ есть, ну, ему дадимъ перцу. Охъ, нѣмецка морда, все равно мы его разобъемъ.

Милая моя Любушка, ты писала, что у насъ въ городъ есть плънные австрійцы, а ты ихъ видала или нътъ, ты мнъ пропиши

Ты и вы ихъ не ласкайте, вы хорошо знаете, что они враги наши, они насъ убиваютъ, и мы ихъ убиваемъ. Можетъ, увидишь, то спроси,—а что Арматья добже щиляютъ?—и ты узнаешь, что они скажутъ, они насъ, артиллеристовъ, очень не любятъ, мы ихъ очень бъемъ шрапнелью или гранатой.

Есть-ли у тебя хлъбъ и чъмъ съять, все пропиши мнъ, чтобы я не сумлъвался. Говорятъ, что работниковъ вамъ даютъ плънныхъ. Какіе они работники.

Ръ другихъ мѣстахъ, пишутъ, что плѣнныхъ австрійцевъ размѣщаютъ по деревнямъ и находятся такія солдатки, ихъ берутъ къ себѣ и говорятъ, что онъ будетъ работать, пахать, косить и молотить. Не вздум... Затѣмъ прощай, моя милая, моя Любушка.

У насъ слухи есть, что въ каждую деревню пригонятъ работать къ солдаткамъ плънныхъ, то прошу тебя, всъ силы употребляй, не бери этого проклятаго плъннаго, если возьмешь, то онъ тебъ надълаетъ, Маша, много зла, да и какой изъ него работникъ, когда за нимъ надо все время глазъ да глазъ. Онъ не то пособитъ тебъ, дорогая Маша, но даже можетъ уничтожить все твое имущество и надълать тебъ бъды. Пожалуйста, прошу тебя, Маша, какъ можно, если будутъ приневоливать, не бери ни за что, хотя бы тебъ предлагали съ нимъ какую хошь плату. Такъ вотъ, дорогая Маша, слушай моего совъта.

Сегодня сижу, какъ съ похмѣлья, шумитъ голова отъ вэрывовъ тяжелыхъ орудій, только, только-что затихла. Теперь что-то все чаще и чаще открывается стрѣльба, но это насъ не пугаетъ, нашъ противникъ все дѣлается смѣлѣй, будто по его смѣлости будетъ скоро наступленіе, но мы этого ожидаемъ давно. Прежде сходились вмѣстѣ и здоровались. Австріецъ подаетъ руку и говоритъ:—Русъ, миръ, миръ!—Наши спрашиваютъ:—Когда будетъ миръ, ие знай, только я съ вами заключилъ пока. На, вотъ, папиросъ, а водки нѣтъ. Если на Пасху получимъ, приходите къ

намъ.—Ладно, придемъ! —На, возьми хлѣба, у васъ нѣтъ. —Нѣтъ, не надо, у насъ бѣлый, мы такого не ѣдимъ, если хошь, сейчасъ принесу булку. —И побёгъ обратно. Идетъ, руки вверхъ, въ обѣихъ рукахъ по булкѣ. Но теперь этого нѣтъ и не будетъ до конца войны. Что писалъ про бой, это будетъ или нѣтъ, не знай, а если придется, то ручаюсь, что не больше полчаса имъ бытъ въ окопахъ. У насъ артиллерія дерется очень стойко и теперь ее очень много. Какъ начнутъ залпомъ, заглушатъ сразу.

Окопы у насъ хорошіе, и также мы укрѣпились очень хорошо, и герману насъ сбить не удастся. На дняхъ въ нашъ полкъпришелъ нѣмецъ для того, чтобы сдаться въ плѣнъ, жалуется на пищу, что по три дня не получали пищи и на скверную обувь. Кромѣ того, онъ сообщаетъ, если не будетъ миру до новаго года, то всѣ ихніе солдаты воткнутъ въ землю штыки прикладомъвверхъ и будутъ сдаваться въ плѣнъ, потому что кайзеръ ихъобманываетъ миромъ.

# въ разоренной польшъ.

Еще извъщаю я васъ про свою жизнь, которую мы проводимъ здъсь, въ польскомъ краю, и что мы здъсь видимъ. Мы тутъ укръпляемъ позицію въ тылу войскъ, а деревни тутъ всъразграблены нъмцами, а болъе всего сожжены, стоятъ однъ трубы, а гдъ вотъ лъсъ—весь поколотъ снарядами, а гдъ падаютъснаряды, тутъ вырываетъ воронки двъ сажени ширины и въ сажень глубиною. Вся мъстность изрыта, и въ нихъ хоронятъ трупы, а теперь ихъ вырываютъ и хоронятъ на возвышенныхъ мъстахъ, чтобы не было заразы.

Вывзжали мы на позицію по шоссейной дорогв, по которой шель германець, когда наступаль на Варшаву. Поля по обвимь сторонамь дороги показывають общимь кладбищемь, мъстами изрыты окопами и сплошныя могилы. Очень жаль бъдных жителей, они остались безъ крова и безъ куска хлъба, жительства ихнія сожжены и разбиты снарядами, лошади взяты германцами

возить ихъ тяжелыя орудія, а коровы и свиньи съвдены. Германское начальство объщало платить имъ деньги, когда возьмутъ Варшаву. Такъ поляки намъ передавали.—Эти несчастные могильные курганы, говорили они,—долго будутъ у насъ въ памяти и впередъ нашимъ потомкамъ будутъ служить върнымъ свидътелемъ, какъ дралась за насъ Россія. Много засыпано песками Польши отцовъ работниковъ, у которыхъ остались дома сироты-дъти. Убрали бы они отцовскія могилы цвътами, да не знаютъ, гдъ ихъ закопали. Съ ними вмъстъ закопали и ту родительскую ласку, которой они согръвались, какъ солнцемъ. Деревянный крестъ надъ ихъ могилой при дорогъ будетъ въчнымъ памятникомъ, да и намъ долго будетъ на памяти, если самимъ Богъ не приведетъ лечь подъ этими курганами.

Въ городъ Варшавъ люди насмотрълись на жизнь солдата и такъ хорошо привътствовали и помогали солдатамъ, угощали булками и раздавали папиросы пачками.

Вы помогаете мнѣ, а я помогаю бѣднымъ скитающимъ крестьянамъ, которые живутъ подъ открытымъ небомъ. Не жаль такъ взрослыхъ, какъ ихнихъ дѣтей. Часто мнѣ приходится проѣзжать мимо этихъ жителей и никакъ не могу проѣхать мимо, чтобы не дать этимъ бѣднымъ дѣтямъ по кусочку сахара и хлѣба. Когда ихъ обдѣляемъ, то они радуются и смотрятъ весело. Матери этихъ дѣтей за такую крошку несчетно разъ благодарятъ.

Жизнь наша здѣсь хотя и не совсѣмъ красива, но тяготиться ею я не могу, потому что другіе, я вижу, терпятъ нужду отъ войны еще больше нашего. Такъ, не говоря уже о тѣхъ, кто 4-ый мѣсяцъ въ полной боевой амуниціи подъ дождемъ и вѣтромъ на позиціи, каждый день я вижу у себя на кухнѣ во время обѣда босыхъ и голодныхъ польскихъ дѣтишекъ, у которыхъ отцы страдаютъ тоже на войнѣ. Приходятъ они на кухню для того, чтобы получить отъ солдатъ засушенную корку солдатскаго хлѣба, которую тутъ же начинаютъ грызть. Спрашиваю:—Гдѣ у тебя отецъ?—На войнѣ,—отвѣчаетъ.—А мать у тебя гдѣ?—На работѣ.

Живъ-ли отецъ-то, давно-ли получали отъ него письмо?—Не знаю, живъ-ли, письма давно уже нѣтъ.—Сколько же васъ у матери?—Пятеро, говоритъ.—Садись съ нами супъ кушать, а завтра опять приходи, говоримъ ему. Нисколько не стѣсняясь, садится рядомъ съ нами, быстро начинаетъ работать ложкой. Такимъ образомъ, вспоминая своихъ малыхъ дѣтокъ, очень жалѣю здѣшнихъ малютокъ, и кормимъ такъ каждый день. Непрестанно молю Бога, чтобы моимъ дѣтямъ не пришлось такъ же страдать, какъ этимъ малюткамъ.

Чего только можно видъть на вольномъ свътъ, видълъ— много женщинъ съ малыми дътьми, плачутъ, несутъ на себъ люльки, навязанные узлы, все подобное. Горе великое.

Начинаю вспоминать все домашнее. Теперь я понялъ, какъровна наша жизнь. Здъшними мъстами нътъ спокою ни день и ни ночь, всъ жители выъзжаютъ изъ своихъ селеній, изъ своего родного угла съ малыми дътьми, гонятъ свою скотину за собой, всъ унылые и плачущіе, это страшная картина. Хлъба всъ, какъуже въ поръ становятся, потолоченные и помятые, сильные удары изъ орудіевъ не умолкаютъ, ночь—пожары, везутъ раненыхъ. За гръхи насъ Господь наказуетъ.

Ушли мы на тыловую позицію, которая была устроена середь полей въ хлѣбахъ, теперь заросла ржами, убирать крестьянамъ не придется на позиціи, потому что день и ночь стрѣльба. Здѣшніе жители мучаются хуже, чѣмъ солдаты. Гдѣ назначенъ бой, бросаютъ всѣ свои жилища, уходятъ въ другія деревни, старики другой больной, нездоровъ, малыя дѣтишки, посажаютъ на повозку, лошади плохія, хорошихъ отобрали, безкормица, пріѣдетъ въ безопасное мѣсто, кушать у него нечего и помѣщаться негдѣ. Зиму имъ было великое мученье, сейчасъ тепло на волѣ. Дома ихъ ежедневно горятъ отъ артиллерійскаго огня. Цѣлыя деревни сожжены, горятъ, никто не тушитъ, сколько надо, столь и сгоритъ

Живемъ все время въ хатахъ, привыкаемъ къ людямъ всъхъ селъ, какъ къ своимъ. Чъмъ можемъ, поможемъ, они тоже услуги свои оказываютъ намъ: постоянно гръютъ чай, стелятъ постель. Быть можетъ, тайно и питаютъ злобу на непрошенныхъ гостей, но все-же по нуждъ, или по доброй волъ противнаго не выказываютъ. Такъ было и въ Галиціи. Галичане бъдные очень разорены.

Вы пишете, что къ вамъ прислали бѣженцевъ, да, это плохо. Какой все губерніи? Что же дѣлать, и имъ некуда дѣваться. Страдаютъ бѣженцы—бѣда какъ.

(Письмо солдата поляка). Я вчера записался въ бомбометчики, это болъе опасная должность, чъмъ я состоялъ въ строю, но эта должность меня не страшить, наобороть, я радуюсь такой должности, несмотря на то, что она очень опасна: для того, чтобы бросить бомбу, нужно подползти очень близко къ нъмцу, такъ, чтобы можно было докинуть съ руки до нъмца, вродъ какъ малыши кидають камушки, такое дело и мы. Я должень отомстить нъмецкимъ варварамъ за ихній грабежъ, за ихнее издъвательство надъ мирными жителями и за то, что безъ всякихъ причинъ убили съ аероплана моего старика отца (я отъ бъженцевъ сосъдей своихъ узналъ), разлучили мою мать съ моимъ отцомъ, она куда-то убъжала, и я не знаю, гдъ она, бъдная, склоняется одна, можетъ, она протягиваетъ руку для подачи куска чернаго хлъба у этихъ самыхъ разрушителей, которые разрушили, разграбили наше имущество, превратили все въ пепелъ и дымъ, но она сейчасъ должна покоряться имъ и слушать ихній приговоръ. Охъ, жалко, что меня нъту тамъ, гдъ она, моя дорогая мама, находится, я бы ее защитилъ отъ этихъ проклятыхъ развратниковъ. Но я увъренъ, что старушка не вытерпъла этихъ страшныхъ мученій, у которой такъ мало силы для того, чтобы бороться съ ними, и она, навърно, пошла на отдыхъ, тамъ, гдъ всъ такъ сладко спятъ, и гдъ наши братья, окровавленные, безъ головъ, безъ ногъ и безъ рукъ лежатъ, въ этой же партіи и она лежитъ. Она, я знаю, не выдержала этого, что тамъ происходитъ, и пришлось ей уснуть въчнымъ сномъ. Я ради этого записался въ бомбометчики.

#### ИЗЪ ЛАЗАРЕТА.

Еще увъдомляю васъ, что я раненъ въ объ ноги пулей. Боль не опасна, не заботьтесь, Господь поможетъ, излечусь. Насъ съ позиціи привезли 80 человъкъ. Лежимъ въ лазаретъ. Мы масляницу всю были на позиціи, дрались съ нъмцемъ, а теперь у насъ стала масляница, лежимъ день и ночь да ъдимъ. Кормятъ очень хорошо, забавляютъ, какъ маненькихъ разной бездълюшкой, конфетъ даютъ, урюкъ. А которыя вы мнъ деньги прислали, я еще не получилъ.

Пишу я, вашъ сынъ, Петръ Герасимовичъ, и хочу я вамъ написать нерадостную въсть и мою несчастную долю и нерадостную участь. Мама, что я тебъ пишу, навърно, твое сердце давно чувствуетъ, что меня 5-го октября, въ воскресенье, въ 10 часовъ утра постигло большое несчастье. Сидъли въ окопахъ и ждали себъ смерти. Пули летъли, какъ дождикъ, бомбы и ядра, и гранаты рвались около насъ. Все Богъ берегъ. Вся матушка земля выла отъ ударовъ тяжелой орудіи. Вдругъ злодъйка германская трапнель разорвалась около нашего окопа. Полетъли осколки и прямо мнъ въ ноги. И закидало всъхъ землей. Я хотълъ ноги поворотить, но посмотрълъ на сапоги, сапоги пробиты, идетъ кровь. Выльзти нельзя, пули летять, снаряды, какъ громъ трещить. Черезъ часъ прибъжалъ фершалъ, скинулъ сапоги, перевязаль мив обв ноги, нести было нельзя, все одно убъетъ, надо ждать ночи. Ночью немного утихаетъ стръльба, ночью не ходятъ въ атаку, то-есть въ штыки. Я былъ 6 дней въ бою и ходилъ на штыки, Богъ берегъ. Навърно, мама молилась. Сколько перебило, но мнъ, слава Богу, ранило, но не опасно. Молитесь только, мама, Богу, я васъ всъхъ не забуду, по гробъ своей жизни, что я живъ остался. Даже и самому не върится, что я живъ и невредимъ. Мы лежимъ теперь у Краснаго Креста. Мама и братецъ, за нами какъ ухаживаютъ, какъ за малыми дътями, кормятъ и поятъ оченъ корошо, коечки отдъльно, постели, одъяло-все чисто. Бълье все на насъ чисто, ухаживаютъ Сестры Милосердныя очень хорошо й тихо обходятся. Мы, братецъ, находимся сейчасъ въ Брестъ-Литовскомъ. Вотъ немножко оправимся, насъ дальше повезутъ въ Россію. Которые изъ насъ есть легко ранены, поъхали прямо въ свои города, но мнъ нельзя ходить, я остался подлечиться, и я

прівду, можеть, въ Т., попрошусь, вездв всвхъ отпускають. Если я тебв, братець, пришлю телеграмму прівзжать за мной, то обязательно прівзжайте, что бы ни встало. Мама, пожалуйста, только не плачьте, мои раны не очень страшны, вылечать. Молитесь только Богу. Богъ дасть, скоро увидимся и поговоримъ.

Вы спрашиваете, какъ меня ранило. Мы стали наступать въ 10 часовъ утра, шли по чистому полю, а австрійцы были въ окопахъ, они насъ завидъли версты за полторы и стали стрълять по насъ, и мы не дошли саженъ полтораста, какъ тутъ меня ранила ружейная пуля. Я какъ разъ былъ посередь своихъ товарищевъ Павлова и Шукина, и мы съ Павловымъ разговаривали, дулъ вътеръ и снъгъ, и вдругъ меня ранило, я лежалъ на брюхъ и меня перевернуло на бокъ. Павловъ видитъ, что меня ранило и сталъ спрашивать; -- что, ранило? -- Я говорю: -- ранило, -- гдъ -- не знай, не чувствую, а рука моя не поднимается, не знай въ руку, не знай, въ плечо. И Павловъ закричалъ:-- Щукинъ, Щукинъ, Зиновьева ранило. Щукинъ оглянулся и сталъ говорить:-Прощай, братъ, прощай. И стали меня посылать назадъ. Когда я поползъ назадъ, они долго глядъли и все только говорили "прощай" и сказали только, что напиши письмо намъ изъ госпиталя. Это я помню все, какъ сейчасъ, такъ и тогда. Рана моя теперь зажила, повязки нътъ. Если попаду скоро на комиссію, то, навърно, на сколько нибудь пустятъ домой, потому что у меня раздробило кость немного. Доктора ничего не говорять, такъ что Богъ знаеть, увидимся или нътъ, этого я вамъ сказать не могу.

Я въ настоящую войну живъ и здоровъ, но не очень здоровъ. Ноги болятъ, ознобилъ. Я вамъ разскажу, какъ мы заступили въ бой 1-го февраля сего года и 7-го февраля. Мы наступали на германцевъ отъ двухъ часовъ дня. Съ угра былъ дождь, а часа въ 4 очень сильный морозъ ударилъ. Когда мы шли на врага и сошлись на штыки со врагомъ, мы ихъ очень много покололи, я и то человъкъ 6 закололъ. Вотъ я какъ-то проразинълъ, меня одинъ германецъ-нъмецъ и сунулъ штыкомъ. Я раззвърился, какъ далъ ему затылкомъ приклада и разбилъ ему всю голову вдребезги. Потомъ я еще закололъ 4-хъ германцевъ и обезсилилъ, и

упалъ, и не могъ я ничего сделать. Я поползъ обратно къ своимъ окопамъ, непріятель зам'ьтилъ и изъ орудій снарядомъ трахнетъ по мнъ, ну, немного сдълалъ перелетъ, я и не помню, какъ со мной было, я очнулся часовъ въ 5, было еще свътло. Я только что выковырилъ изо рта землю со снъгомъ, и какъ онъ замътилъ, опять снарядомъ, я потомъ очнулся уже темно, ему было незамътно. Гляжу, голову поднялъ, впереди меня лежитъ на 6 частей разорванъ, по сторонамъ кто-то пополамъ, а у кого и головы нъту. И я думаю, и я вамъ буду товарищъ, я не могу никакъ поворотиться на сторону, весь замерзъ, раньше былъ мокрый, а тогда замерзъ весь. Слышу, кто-то ходитъ и слышу русскій разговоръ. Вскрикнулъ: братцы, возьмите меня, Христа ради, православнаго воина! Они сказали—сейчасъ придемъ. Я ждалъ ихъ больше часа, думаю-пропалъ совсъмъ, конецъ. Тутъ подощли ко мнъ два санитара и унесли меня на носилкахъ на перевязочный пунктъ. Я отправленъ въ городъ Витебскъ, лежу въ госпиталъ, рана уже моя зажила и какъ будто ничего не было, но ноги мои болять, очень простудиль шибко, получиль ревматизмъ. Доктора говорять-вылечимъ. Полегче немного стало.

7-го марта, передъ объдомъ, мы пошли въ наступленіе на сопку, то-есть на гору, а на другой день, посль объда, меня ранило разрывной пулей и разорвало мнь львую ладонь и чуть не убило до смерти снарядомъ, который разорвался въ воздухъ, и стаканъ снаряда упалъ около меня два шага и воздухомъ посадило меня на ж... Здъсь людей не хватаетъ за ранеными ходить, можетъ быть, отправятъ въ Россію. Остаюсь живъ, но нездоровъ, вамъ желаю добраго здоровья.

Посылаю вамъ, моя мамаша, свое сыновнее почтеніе и сердечный привътъ. Вы, мама, не плачьте, не только я одинъ лежу, есть еще хуже меня, лежатъ безъ объихъ ногъ и то ничего, а у меня только одной нътъ, а какъ выздоровлю, то будетъ ничего, какъ Богъ дастъ.

Меня ранило въ штыковой атакъ, ночью, въ лъвую руку ниже локтя и сломали кость. Ну, теперь, слава Богу, кость стала

сростаться, и рана скоро заживетъ. Ты не пожалѣй бумаги, напиши мнѣ, а то знаешь, милый мой, такая тоска, такая печаль легли въ мою душу, что я никакъ не могу ее сбросить. Войди въ мое положеніе,—одинъ, среди чужихъ, далеко отъ родного очага, да въ добавокъ больной человѣкъ. Навѣрно, покажется тяжело.

Беру перо въ руки, пишу письмо отъ скуки. Почему вы такъ долго не шлете мнъ, я отъ васъ не получалъ писемъ два мъсяца. Здоровье мое лучше. Какъ ни трудно, а умирать всетаки прежде времени не охота, а желательно умереть на полъ битвы съ пользой для отечества.

Спѣшу я увѣдомить дорогого своего многоуважаемаго родителя батиньку въ томъ, что меня, батинька, ранили 1-го мая въ 12 часовъ ночи. Мы очень сильно наступали, нѣмецъ былъ въ деревнѣ, мы его стали выгонять изъ этой деревни, онъ это время зажегъ эту деревню, намъ нельзя было въ ней держать позицію, потому она горѣла, мы выступили за деревню, успѣли мы вырыть окопы и открыли сильный огонь. Это время меня ранили нѣмцы, мнѣ стало досадно, я это время уладилъ еще окопъ. А они, проклятые, стали опять на насъ наступать. Намъ было это время хорошо прицѣлъ брать, я это время дѣлалъ себѣ перевязку, потомъ сталъ въ нихъ стрѣлять, выпустилъ я 30 патроновъ, неизвѣстно, сколько ранилъ, ввиду моемъ убилъ 7 человѣкъ, имъ тоже моя рана даромъ не пришла. Они это время стали утекать въ лѣсъ. А наша батарея стала имъ въ догонку стрѣлять. Ну, я это время убѣжалъ на перевязочный пунктъ.

Еще я васъ увъдомляю, дорогія Груша и Мамаша, и любящія мои дътки, я раненый пулями въ двухъ мъстахъ. Одна пуля попала въ животъ, ну, ничего не повредила, попала вдоль живота по поверхности, взошла въ грудницу и вышла около пупка, а вторая пуля попала въ ногу, тоже въ мякоть, около гачи. Всетаки, слава Богу, раны не опасныя, ногой немного хожу. Еще у меня расшибло пулей, которая попала въ ногу, 9 рублей денегъ. Только

было получилъ жалованье и ихъ расшибло, и кошелекъ весь расшибло, у денегъ остались однъ кромки, и я ихъ отдалъ Лугину, чтобы онъ заявилъ командиру полка и, можетъ, выдадутъ другія, и если онъ будетъ живъ, то онъ выхлопочетъ и пошлетъ вамъ, ну, а не будетъ живъ, то Богъ съ ними, вишь, не владъть. Благодарю Господа Бога, что спасъ меня, я нечаялся быть живъ. Мы ходили наступать ночью, а утромъ стали отступать и меня ранили въ 5 часовъ утра и лежалъ до 11 часовъ ночи, да былъ дождикъ и неперевязанный, ну, благодаря я былъ одътый въ шинель, шибко не прозябъ. И только смерклось, думаю, сейчасъ за мной придетъ кумъ Николай, я ему наказывалъ, когда пробирались мимо меня солдаты, и я наказываль, чтобы онъ пришель вечеромъ, если онъ живъ. Ну, вотъ онъ только собрадся, говорить, и взяль солдатовъ, ну, германецъ сталъ стрълять, и они назадъ, а я вотъ-вотъ придутъ. И вотъ началась стръльба, стали стрѣлять наши изъ пулеметовъ, а германецъ сталъ изъ орудій. Ну. я думаю, теперь добьютъ. Ну, скоро затихла стръльба, и я всталъ и попробовалъ, не могу-ли итти самъ. Ну, итти можно, а итти боюсь, убьютъ свои, и вижу наши санитары забираютъ раненыхъ. Я всталъ и пошелъ, и пошелъ потихоньку, и дошелъ до окоповъ, и возблагодарилъ Бога. И Лугинъ тутъ же бъжитъ, а я уже пришелъ. И онъ мнъ принесъ чаю и попоилъ чаемъ и отправилъ. Я нахожусь еще на поъздъ, а когда попаду въ лазаретъ, тогда я вамъ пришлю еще письмо.

Моя рука правая зажила совсъмъ, такъ что вреды нътъ, а лъвая, какъ была, такъ и теперь находится, какъ и не было ничего. Какъ бы больше не пришлось быть раненому, то слава Царю Небесному, можно бы работать, но воля Божья, придется быть живому, или нътъ, видно—не какъ намъ хочется, а какъ Богъ велитъ. Господь Богъ, по своей милости къ намъ, гръшнымъ, посылаетъ и даетъ здоровье и терпъніе, какъ ни трудно быть въ бою, но все равно, какъ нътъ нешто, какъ вылъзешь на крутую гору, устанешь, заморишься, но отдохнешь, позабудешь—опять, Катя, васъ любить будешь.

Вотъ я вамъ, тятя и мама, пишу, что я нездоровъ, болятъ ноги, очень здорово болятъ, и я теперь нахожусь въ госпиталъ

въ городъ Островецъ. Може, заживутъ скоро, а то отправятъ въ Москву. Еще, тятя и мама, очень я объ васъскучился, очень здорово. Охъ, тятя и мама, когда мы увидимся съ вами.

Ђду въ Москву и, можно сказать, доъхалъ до Москвы, осталось ъхать 100 верстъ, и я сталъ дорогой писать вамъ письмо. Когда ъхали, то намъ дорогой давали бълый хлѣбъ, бумагу, конверты, бълье, мнъ дали рубаху, кальсоны, все добры люди даютъ намъ. Не думалъ я и не чаялъ, что я побываю въ Россіи. Въъхалъ я въ Россію, будто какъ домой пришелъ. Охъ, тятя и мама, думаю я себъ, какъ бы домой побывать. Какъ я пріъду на мъсто, то я вамъ опять пришлю письмо.

Еще, милы мои родители, послалъ я вамъ письмо, не знай, получили, чего-то ко мнѣ не ѣдете въ гости, не знай усердились на меня, а я васъ въ письмѣ звалъ къ себѣ. Ну, тятя и мама, если вы ко мнѣ не пріѣдете, то мнѣ очень будетъ грустно. Неужели вамъ меня не жалко, а мнѣ васъ очень жалко. Лежу я уже въ К. недѣлю и все жду васъ каждую минуту, а васъ нѣту. Если вы не пріѣдете, то выздоровлю, отпрошусь домой и приду самъ побывать, а если не пустятъ, тогда ладно, ничего не сдѣлаешь. Охъ, тятя и мама, пріѣзжайте ко мнѣ, пожалуйста, и мнѣ будетъ легче.

Сижу отъ скуки, беру перо въ руки и давай писать милымъ моимъ родителямъ. Дорогой мой тятенька, очень я васъ благодарю, что ко мнъ пріъхали и очень я радъ, что увидалъ васъ, а когда я васъ проводилъ, и мнъ было чего-то грустно, и будто я васъ какъ во снъ видалъ. Когда вы уъхали, васъ очень хвалили. Охъ, какіе у тебя тятя съ мамой люди хороши, отецъ-то у тебя, видно, смирный, а мама-то очень жаллива, ты, видно, у нихъ сынокъ-то былъ хорошій, и они тебя очень жальютъ. Мы такихъ людей мало видали. Они съли около меня, мнъ и говорятъ, это надзирательница, которая говорила—у меня сынокъ на войнъ,—она очень хвалила, да всъ хвалили. Ну, говоритъ, Степанушка, и ты ихъ не забывай, посылай имъ чаще письма и пиши мамъ поклоны, потому

что они тебя очень жалъютъ. А миъ очень скучно и все думаю, какъ бы побывать дома.

Меня записали на комиссію, а потомъ по телефону передали отставить и отставили, теперь недъльки двъ еще полежу. Тятя и мама, мнъ очень хорошо лежать. Была ванна, надзирательница рубаху дала очень хорошу, можно дома въ церкву ходить. Она очень жалъетъ меня, а мнъ стало лучше, я теперь, слава Богу. живу. Тятя и мама, пришлите мнв письмо, какъ вы прівхали домой, какъ васъ встрътили, мнъ охота узнать. Ну, тятя и мама, до свиданья, дай вамъ Богъ всего хорошаго, какъ я васъ увидалъ, такъ мнъ и легче стало. Ну, было мнъ плохо, а Господь увидалъ, что мнъ плохо и далъ корошую жизнь. Безъ Бога ни до порога, а съ Богомъ хоть за море. Если придется ъхать на позицію, то я надъюсь на Господа Бога. Былъ въ бою, Богъ сохранилъ, стало быть, судьба такая, я нисколько не боюсь, а только все думаю-Ты, Господи, Царица Небесная, спаси меня, гръшнаго. Охъ-хо-хо, приходитъ праздникъ да невеселый. Я думаю, что лучше полежу еще. а то очень холодно на дворъ, все равно не пустятъ домойто, очень плохо пускаютъ.

На родину письмо Угорчвнія. Я пишу вамъ, любящая супруга феня, свое несчастіє, я очень обиженъ. Коня моего поранили, 12 ранъ получилъ, не знаю, что будетъ съ конемъ моимъ, я сейчасъ нахожусь въ лазаретв съ лошадью вдвоемъ, лечу лошадь. 13-10 числа это было. Но, върно, Матушка Владычица защитила меня отъ погибели, не знаю, что будетъ дальше, не знаю, сколько пробуду съ лошадью въ лазаретв. Молитесь Богу. Господь спасъ меня, но трудно было терпвть эту минуту, когда конь мой страдалъ, слезы текли объ конв, жалко. Живъ-ли товарищъ конь мой будетъ—неизвъстно.

## праздники на позици.

Дорогіе сродники, издалека спѣшу поздравить васъ съ храмовымъ нашимъ праздникомъ Святителя и Чудотворца Николы Мирликійскаго, и желаю я вамъ встрѣтить и проводить этотъ

праздникъ въ добромъ здравіи и благополучіи, но я не вижу ни одного праздника, да не только праздника, я не знаю, какіе проходятъ дни. Въ этотъ великій для насъ праздникъ я прошу васъ, дорогой сродничекъ, помолитесь великому Угоднику и тецлому Молебнику и скорому Помощнику въ скорбяхъ и нуждахъ Святителю Николъ, чтобы возвратиться мнъ съ этого кроваваго побоища на родину и повидаться съ вами.

Прошу васъ, Алексъй Ефимовичъ, не будетъ меня въ храмъ Божіимъ, прошу и умоляю, отложите къ одному мъсту въ уголокъ 20 свъчекъ по 3 коп., зажгите во время объдни мою свъчу предъ иконой Божіей Матери, гдъ бы я ни былъ, буду помнить своей душой, никто такъ не умолитъ, Мать Божія умолитъ Сына Своего, пожальетъ насъ, гръшныхъ, и дътей нашихъ. Такъ сказано въ Писаніи Божіемъ—ни одна іота, ни одна черта не пройдетъ изъ закона Моего, все сбудется. Путь лежитъ мнъ прямая, видно, придется пострадать.

Мнѣ писали товарищи, что гуляли плохо. Они гуляли плохо, а мы страдали гоже. Они писали, водки нѣтъ, только чай да табакъ, а у насъ здѣсь одна восьмушка стоитъ семь гривенъ, даже когда и рубль, и больше.

Еще я васъ поздравляю съ высокоторжественнымъ праздникомъ Рождествомъ Христовымъ. Вамъ приходитъ большой праздничекъ, а мнѣ приходитъ въ эти дни выгонка на германску границу, прямо на дъйствіе съ германцемъ.

Многоуважаемая супруга моя Дуня, письма твои я получилъ въ сочельникъ вечеромъ, не такъ былъ радъ празднику, какъ твоимъ письмамъ. Дуня, какъ вы проводили праздникъ? А мы середь поля, въ землянкахъ. Навърно, може, помянули меня, Дуня, я очень радъ, что тебъ хорошо живется, и пока ты ни въ чемъ не нуждаешься.

Теперь только, дорогое семейство, приходится встръчать праздникъ въ холодныхъ зимнихъ окопахъ, вспоминаю прежнюю жизнь, какъ дома живутъ, спишь въ хорошемъ домѣ, въ тепломъ, ляжешь, какъ хорошій баринъ, а здѣсь приходится не раздѣваться да съ часу на часъ дожидаешься смерти.

Поздравляю васъ, дорогія мои, родныя, милыя сиротки, съ Рождествомъ Христовымъ, желаю въ радости встрътить и проводить этотъ праздничекъ. Я думаю, что у васъ не очень будетъ радостно, потому что главнаго хозяина дома нътъ. Подумайте обомнъ, мои сиротки, прошу, помяните меня на праздникъ, пожалуйста.

Встрѣтили мы праздникъ Рождества Христова въ окопахъ. И какъ будто здѣсь и не праздникъ, да отчего можешь узнать здѣсь праздникъ, не слышно звону колокольнаго, не видно людей нарядныхъ, одни только солдатики въ сѣрыхъ шинеляхъ. и тоживемъ на манеръ того, какъ мышки, выбѣжали изъ окопа да скорѣе прячешься. Взглянешь на востокъ, далеко не видно селъ и деревень, а взглянешь на западъ, саженяхъ въ 200-хъ германскіе окопы, слышно даже, какъ они пѣсни поютъ, играютъ въгармоники и на пьянинѣ и видно, какъ ходятъ они по окопамъ. Бою покуда нѣтъ, только рѣдкая перестрѣлка.

Праздникъ проводимъ хорошо, но ничего не сдълаешь, видно надо терпъть, но мнъ ничего не жалко, только одно—вспоминаешь, какъ, бывало, играли мы въ святки. Конечно, война. Не одинъ я только такъ горюю, но милліоны народовъ. Затъмъ приходитъ новый годъ, поздравляю я васъ, мама, съ новымъ годомъ, съ новымъ счастьемъ.

Поздравляю я васъ съ новымъ годомъ, съ новымъ счастьемъ, и также праздникомъ Крещеньемъ Господнимъ, и желаю я вамъ радостно встрътить и проводить много другихъ праздниковъ. Да, жаль, дорогое мое семейство, что пришлось мнъ проводить праздники въ разлукъ съ вами. Вамъ, конечно, было грустно, а мнъ.

конечно, еще груще вашего было. Проводили праздники Рождества Христова съ товарищами въ польской халупъ, и колотили вшей и, конечно, поминали каждый про свою семью.

Праздникъ проводимъ въ окопъ, но спокойно. Благодарю Бога, что сохранилъ до сихъ поръ, я не думалъ до сихъ поръ прожить.

Любящая супруга Даша, пишу я вамъ про свою военную участь. Въ старомъ году что было, то все забыто, но не знаю, какъ въ новомъ году. Буду жить, какъ Господь Богъ помилуетъ въ новомъ году. Молитесь и просите Господа Бога, чтобы Господь Богъ спасъ нашу молодую жизнь, молитесь и просите Бога и всъхъ святыхъ угодниковъ, чтобы защитили и заступились за меня, гръшнаго, я молюсь Богу каждую свободную мою минуту.

Встрѣчалъ праздникъ Рождества Христова очень даже плохо. Вышли въ 4 часа утра рыть окопы, пришли въ 9 часовъ вечера. Только и было еще—палили всю ночь. Весь праздникъ рыли окопы. Наше дѣло такое,—гдѣ горюемъ, а гдѣ распѣваемъ пѣсни. Ну, если все время горевать, то давно и живыхъ бы не было.

Дорогая моя маменька и дорогіе мои сроднички, встрѣчали вы свой торжественный праздничекъ Рождества Христова и Новый Годъ, еще приходитъ Крещеніе Господне, встрѣтите вы въчести и върадости, но я одинъ отъ сродниковъ нахожусь въвоенномъ дѣйствіи. Навѣрно, собирались вы на праздникъ всѣ въ кучу, веселились, дожидались до Рождества Христова, но я поминутно дожидалъ смерти—вотъ убьетъ, вотъ ранитъ, только и ожидаешь ежеминутно.

Еще я не писалъ, какъ мы встръчали Рождество и Крещеніе. Въ сочельникъ вечеромъ къ намъ на позицію пришелъ попъ и отслужилъ молебенъ, пропълъ "Рождество", тогда только мы

узнали, что завтра праздникъ, также и въ крещенскій сочельникъ, пропъли "Во Іордани" и святой водой покропилъ насъ, такъ же, навърно, встрътимъ и Свътлый Праздникъ.

(Дъвочкъ, приславшей рождественскій подарокъ). Здраствуй, дорогой маленькій другь, шлю я вамъ съ далекой окраины свой солдатскій привътъ и желаю въ новомъ году всего наилучшаго, а главное мое пожеланіе, чтобы вы были здоровы и всегда веселы и перешли въ другой классъ, а теперь, мой маленькій другъ, прошу у васъ разръшенія васъ поблагодарить за тотъ драгоцънный подарокъ, который я получилъ отъвасъ, да, онъ, т. е. подарокъ, мнъ очень дорогъ, потому что я чувствую въ немъ вашу искреннюю любовь къ Русскимъ Воинамъ. Дорогой другъ Оля, а мы здъсь бьемся со врагомъ за васъ, за Въру, Царя и Отечество. Надъюсь, что скоро настанетъ тотъ часъ, врагъ дрогнетъ подъ напоромъ русскихъ штыковъ и тогда вы, мой другъ, поэдравите насъ, бойцовъ, съ побъдой. Пишу это письмо въ окопахъ, сейчасъ 11 часовъ вечера, вы, навърно, укладываетесь спать, и я хотъль бы, чтобы вамъ приснился хорошій сонъ, а я въ это время буду стоять надъ окопомъ съ винтовкой въ рукахъ и буду наблюдать за противникомъ, боясь, чтобы онъ не нарушилъ вашъ милый сонъ. Лети, листокъ, съ запада на востокъ и дайся тому, т. е. другу Олѣ моему.

Христосъ Воскресе! Затъмъ увъдомляю еще, будете розгавливаться, чего припасете безъ меня? Вамъ трудно, старымъ да малымъ. Може курица снесетъ яйцо—яйцомъ, а мы здъсь на открытомъ полъ будемъ розгавливаться пулями, хотя мы не заговлялись, весь великій постъ ъдимъ мясо въ сутки разъ. Но и вамъ не праздникъ будетъ безъ меня.

Желаю вамъ встрътить и проводить этотъ Свътлый Праздникъ въ добромъ здравіи и душевномъ спасеніи и благополучіи. Желалъ бы я встрътить этотъ радостный праздникъ въ кругу родныхъ и знакомыхъ, но судьба разрознила меня и отбросила въ чужую, дальнюю сторонушку, какъ меня, такъ и многихъ. Ни-

чего мы здѣсь не видимъ и не слышимъ, кромѣ грохота пушекъ, пулеметовъ и ружей, каждую минуту жди себѣ смерти. Приходитъ великій праздникъ, но намъ не знай, какъ придется—сыты будемъ или нѣтъ, живы будемъ или нѣтъ. На все, видно, воля Божія, только этимъ утѣшаемся, видно, такъ нужно Богу. Дорогой братецъ, посланный мнѣ вами гостинецъ я получилъ, за что васъ сердечно благодарю, за вашу добродѣтель ко мнѣ вознесетъ васъ Господь въ свое время. Седьмой мѣсяцъ мы не слышимъ колокольнаго звону и церковнаго пѣнія. И поздравляю васъ съ Свѣтлымъ Христовымъ Воскресеньемъ.

Приходитъ Великій Праздникъ, но мнѣ его приходится провожать въ чужой, далекой отъ васъ сторонушкѣ, какимъ онъ намъ будетъ казаться труднымъ провести его, но Господь намъ поможетъ и сохранитъ наши трогательныя сердца думать о праздникѣ или о домѣ. Въ настоящее время я, слава Богу, живъ и здоровъ, все хорошо покамѣстъ.

Свернись мое письмо клубочкомъ и лети сизенькимъ голубочкомъ, лети, лети, взвивайся, а въ руки никому не давайся, а лайся тому, кто дорогъ и милъ сердцу моему. Сегодня я встрътиль торжественный праздникъ Пасху, пришлося встръчать въ окопъ, на позиціи, но было намъ не очень такъ весело, солдатики многіе проплакали, воспоминая свою дорогую для насъ родину и думая о своихъ женахъ и деткахъ, какъ вамъ придется тоже встръчать Пасху. Въ началъ перваго часа раздалися орудійные выстрълы на позиціи, а мы вышли изъ окопа, и когда были пущены ракеты, тогда мы запъли "Христосъ Воскресе", по всему фронту было слышно пъніе. Такъ же и германцы пъли по своему и играли въ музыку. Послъ этого время, съ нами христосовался ротный командиръ и давалъ намъ на праздникъ 3 ф. бълаго хлъба и по яичку. Мы этимъ разговълись. Пока все еще хорошо, наши ходили въ гости къ германцамъ, и они къ намъ съ бълымъ флагомъ, человъка по три. Они съ нами близко, шаговъ на четыреста. У насъ говорятъ, скоро миръ будетъ, такъ и германцы FORODATENCE : TO I TREE CONTROL STORE SIND PORT. TO THE CONTROL Я встрътилъ торжественный праздникъ, но не очень весело, такъ, что пришлось, по милости Божіей, провести три Христовыкъ праздника на чужой сторонъ, на военной службъ, но не какъ дома, чужая сторона очень скучливая и въ особенности въ больше праздники, но нечего дълать, видно, такъ надо какъ нибудъ проживать, какъ Богъ велитъ, надо еще послужить, сколько придется.

Особенная моя просьба къ тебѣ въ эти великіе дни вознеститвои горячія молитвы къ Царю Царствующихъ и Господу Господствующихъ. Въ эти великіе дни, быть можетъ, я буду находиться лицомъ къ лицу съ непріятелемъ, и Господь услышитътвои молитвы, сохранитъ меня отъ вражьей пули и штыка.

Вотъ уже Свѣтлый Праздникъ. Вы приготовились, помылись въ банѣ, а я здѣсь далеко, въ заброшенной, несчастной Польшѣ, среди чистаго поля, въ грязныхъ окопахъ. Вотъ пришелъ Свѣтлый Праздникъ, у васъ тамъ гдѣ-то на родинѣ пойдетъ колокольный звонъ, и у насъ здѣсь его не услышишь, только придетъ священникъ и пропоетъ "Христосъ Воскресе".

Въ 12 часовъ ночи австрійцы начали пускать феверки, и потомъ пѣніе послышалось. Передъ этимъ, какъ имъ пѣть молитву, сперва былъ сигналъ, мы слушали, молчали, огня не открывали. Потомъ начинаемъ мы. Ротный командиръ пустилъракету, другую и третью, послѣдняя ракета угодила далеко на ихъ сторону, и тутъ начали пѣть молитву, встрѣчать Іисуса Христа—"Христосъ Воскресе". Они, должно, напугались, стали стрѣлять изъ ружей, повторили феверкой освѣтили и прекратили стрѣльбу, должно, поняли, что мы дѣлали. И тутъ разошлись, вскипятили котелокъ кипятку и стали розгавливаться: одно яйцо, фунтъ кулича, потомъ начальникъ команды купилъ отъ себя пироговъ, тоже по фунту обошлось на человѣка, потомъ среди Святой недѣли получили фунтовъ по 6 на человѣка, потомъ пришли жертвованные подарки купеческіе и отъ Государыни Императрицы Александры Өеодоровны, нельзя описать всѣ подарки, очень много.

На позиціи идутъ игры, музыки, и поютъ пъсни, мы и германцы.

Интересныя наши новости, Никита Степановичъ. Я ходилъ христосоваться съ нѣмцемъ, даже насъ ходило 10 человѣкъ, и я былъ за старшова и навязалъ на палочку носовой платокъ и показалъ три раза нѣмцамъ изъ окоповъ. И начали съ Богомъ изъ окоповъ вылѣзать, и я взялъ коровай хлѣба и всѣ остальные взяли по банкѣ консервовъ и по парѣ яицъ и пошли христосоваться. И подходимъ до середи позиціи, и нѣмцы съ крикомъ ура выбѣгаютъ изъ окоповъ, и клали руки подъ козырекъ, и подбѣгая къ намъ, говорятъ русское Христосъ Воскресе, и ихъ выбѣжало около 40 человѣкъ, и, конечно, имъ начали все это давать, и они намъ руки цѣлуютъ и принесли намъ двѣ бутылки коньяку и угощали насъ сигарами и занимались съ нами разговорами, и разгуливались середь позиціи, и ихъ офицера просили нашихъ офицеровъ гулять, но наши офицера не пошли, и разошлись съ ними честь честью. Это дѣло было 28-го марта.

Покамъстъ у насъ тишина и спокойствіе, праздновали у насъ праздники и у него тоже Пасха, другъ друга не стръляли. Мы праздничекъ встрътили всетаки по добру, по здорову, справили все благополучно. Всетаки большая скука намъ, стоимъ въ чистомъ полъ, около насъ нъту никого, однъ только летаютъ вольныя птички, веселые жавороночки, посъщаютъ насъ въ чистомъ полъ. Народу вольнаго нътъ, только одни солдаты, христолюбивые воины. Ерманцы ходятъ съ бълыми флагами, просятъ насъ, что бы мы въ нихъ не стръляли. Ты, пожалуйста, больно не сумлъвайся обо мнъ, мое дъло идетъ хорошо, слава Богу, мнъ эта война нътъ нешто. На войнъ нужно большую смекалку, да самъ будь не плохъ.

Въ праздникъ очень весело германцы играли въ гармонь, которые плясали, говорили про ее съ нами и, говорять они, скоро бы миръ надо, надоъло. Штыки у нихъ, у каждаго, на поясу, какъ кинжалъ, съ объихъ сторонъ востры, ширины вершокъ, а длина подольше нашего. Онъ у нихъ, какъ стрълять, такъ скидатся. У каждаго на груди приколотый электрическій фонарь. Поговорили

съ ними и ушли скоръе, а которы къ нимъ въ окопы слъзли, а они ихъ не пустили, въ плънъ взяли.

Пасху провели спокойно, на отдыхъ, но было очень скучно.

Сердечно благодарю за вашу посылку, я очень былъ радъ, это мы считаемъ, когда придетъ посылка, то мы считаемъ это за великій праздникъ. А то надовлъ казенный хлюбъ. Еще почтеніе брату Кузьмю Филипповичу и очень благодарю его за этотъ рубль. Какъ только увидалъ этотъ рубль, такъ тутъ же накупилъ на весь яицъ, и тутъ была у насъ Пасха, весь сразу провли.

Дорогой мой крестный. Посылку вашу я получиль—2 кулича, телятину, сушки, коробку меду и яица, спасибо вамъ за вашу память и доброту. Дорогой мой крестный. Насколько я благодаренъ, радъ и веселъ вами, для меня великій подарокъ. Созвалъ я своихъ товарищей, сидимъ въ кружкѣ, кушаемъ, веселимся и радуемся, и благодаримъ васъ, хотя въ окопахъ, но отрадно. Спасибо вамъ, дорогой мой крестный.

Мнѣ на Пасху достался жертвованный платочекъ отъ Государыни Александры Өеодоровны, буду беречь его дорогой своей дочкѣ Настенькѣ, и яичко такое пестрое и трубку. Могъ бы я послать тебѣ, братецъ, трубку, у меня ихъ три тепереча, одна жертвована, одна германска, другая австрійска, могъ бы любую послать тебѣ теперь.

Еще увъдомляю васъ, дорогіе родители, что я послалъ вамъ дорогой мой подарокъ—платочекъ, который намъ подарила Государыня Императрица Александра Өеодоровна. Этотъ подарокъ очень дорого стоитъ для памяти. Если его получите, то поберегите для памяти этой войны. Если получите мой платочекъ, то пишите поскоръе, я все думаю, чтобы онъ у меня не пропалъ.

### изъ писемъ къ Родителямъ.

Дорогіе мои родители. Охъ, очень я объ васъ скучился, были бы крылышки, улетълъ бы я къ вамъ домой, хотя бы на одинъ часъ побывать дома, поглядъть васъ, и мнъ было бы легче. Я вамъ посылалъ два письма вотъ уже съ войны, а вы мнъ ни одного, эдакъ мнъ не сходно посылать, немного обидно.

Дорогой мой родитель. Прошу, передайте въ моленную по низкому поклону. Прошу, простите, Христа ради, благословите, Христа ради. Дорогой мой родитель, прошу, помолитесь молебенъ въ моленной Пресвятой Госпожъ Богородицъ и Николъ.

ъхали мы на машинъ трое сутокъ. Не думалъ я этого, что надо забывать соху, борону и малыхъ дътей, и пришлось ъхать на чужую сторону. Не заботьтесь обо мнъ, а заботьтесь о себъ. Остаюсь живъ и здоровъ.

Дорогой тятенька, не бросайте мою жену и моихъ малыхъ дътушекъ безсчастныхъ и, можетъ быть, Богъ дастъ живому остаться, то опять пойдетъ по прежнему. Ну, а если убьютъ, прошу, батенька, отдайте мою часть полностью моей женъ и дътямъ, ну, а если не дадите, то Господь вамъ не потерпитъ, не обижайте, батенька, безщастныхъ моихъ дътушекъ, такъ что только не думается вернуться въ живыхъ домой, поэтому-то я вамъ и предписываю.

Дорогіе мои родители, письмо ваше получиль, за что благодарю, и видно изъ письма, что брата Порфирія взяли на службу, это печальная новость, но что же дѣлать, терпите, видно, судьба предназначена для всѣхъ насъ, братьевъ, и, можетъ быть, всѣ положимъ свои головы на полѣ брани, и не придется посмотрѣть вамъ, родителямъ, на насъ. А въ общемъ, не журитесь, побѣдимъ врага, вернемся на родину.

Любезные и дорогіе мои родители папаша и мамаша, пришлите мнъ свое благословеніе, которое можетъ существовать по гробъ моей жизни, пришлите мнъ крестикъ въ письмъ.

Извините, дорогой батюшка, долго я вамъ писемъ не посылалъ, я былъ въ бою два мѣсяца, повидалъ холоду и голоду, и всѣ страсти, каждую минуту ждалъ себѣ смерти. А васъ прошу, получаете способіе или нѣтъ? Еще прошу я васъ, чего моя супруга родила, пропишите, мнѣ охота знать.

8-го числа получилъ я изъ дому письмо. Господи, какъ я радъ получать въсточки изъ дому. Не мило мнѣ все на свътъ, когда не вижу хоть одинъ конвертикъ на мое имя. Получилъ утромъ, а мнѣ въ эту ночь привидълись бълы поросята. Когда я проснулся, я подумалъ: навърно, придетъ мнѣ письмо, какъ разъ и отгадалъ, утромъ фельдфебель несетъ мнѣ письмо.

Дорогая мама, въ извинении къ вамъ, развѣ можно такъ думать и горевать такъ, чтобы лишиться своего здоровья. Это намъ вообще ничего не поможетъ, что мы будемъ другъ про друга думать и горевать. Эдакъ будемъ думать, самимъ будетъ хуже съ думки, даже и отъ Бога будетъ грѣшно, а надо только на Господа Бога надѣяться и прибѣгать къ Нему въ скорбяхъ нашихъ, что бы Онъ своею милостью помогъ намъ въ нашей печали. Пожалуйста, мама, будьте спокойны своимъ сердцемъ, а думать напрасно нечего, вотъ я четыре мѣсяца съ половиной былъ въ бою, но Господь сберегъ меня. Господь ко всѣмъ намъ, грѣшнымъ, милостивъ. Благословеніе ваше я получилъ, которое вы мнѣ послали въ письмѣ, за которое сердечно благодарствую васъ, только онъ (крестикъ) изломался пополамъ.

Стоимъ мы все на одномъ мѣстѣ, дѣловъ мнѣ нѣту, жить хорошо, только пью да ѣмъ, но вотъ скучно. Милый мой тятенька и мила моя мамынька, очень я объ васъ скучился и жалко мнѣ васъ, остались вы у насъ одни, и все время думаю я, тятя и

мама, може Царица Небесна оставитъ насъ живыми, а мы пріъдемъ домой, и будетъ лучше, и ваше сердце успокоится.

Я живу покамъстъ хорошо, что будетъ дальше, дъло военно. Сами знаете, нонче такъ, а завтра эдакъ. Прошу васъ всъхъ, чтобы вы поминали въ ежедневныхъ вашихъ молитвахъ скорую побъду надъ врагомъ и тогда, по милости Божіей, вернусь въ свой родной очагъ и разскажу я вамъ про свое житье-бытье. Боевъ у насъ большихъ нътъ, только идетъ орудійная перестрълка, только другъ друга безпокоимъ, а попадетъ, такъ не помилуетъ, а, навърно, скоро будутъ бои.

Дорогіе мои родители папаша и мамаша, прошу я васъ, пришлите вы мнѣ свое благословеніе, потому что я это потерялъ, по поводу того, что безъ сознанія былъ больной и растерялъ. Еще прошу, дорогіе родители, воспретить моему сыну Аркашѣ, чтобы онъ былъ посмирнѣе, не обижалъ свою маму. Мнѣ супруга говорила, послѣ моего отъѣзда дочери стали обращаться лучше, такъ вѣдь и нужно. Пожалуйста, это дѣло водворите, повиновеніе Аркаши. Вы сами знаете, мое несчастное сердце бьется, какъ птичка въ клѣткѣ, но нѣтъ ему ходу улетѣть.

Забылъ прописать. Вы говорите, нужны-ли деньгн. Нътъ, не надо, я могу обойтись безъ нихъ. Не вздумайте, въ самомъ дълъ, продать хлъбъ на мои расходы, а на свое—тогда, что хотите дълайте. Новостей къ вашему любопытству у насъ нътъ никакихъ.

Я вашу въсточку получилъ сразу два письма. Конечно, скоръе сталъ читать, и отъ радости у меня брызнули слезы изъглазъ, очень вы меня обрадовали, даже и не могъ эту ночь кръпко уснуть, все занимался разными мечтаніями, чего только я ни придумывалъ и ничего не могъ выдумать и на томъ остался.

Вашу посылку я получилъ 10-го числа, за которую я васъ благодарю и большое вамъ спасибо. Ну, теперь, слава Богу, бълье

есть, выдали намъ теплыя рубашки и теплые кальсоны, я очень радъ былъ этой посылкъ, я вечеромъ помылся и надълъ сатинетову рубаху, какъ разъ въ субботу. Еще я получилъ новы брюки, теперь я въ полной исправности. Еще разъ, дорогая мамынька, шлю тебъ спасибо за твое стараніе, цълую я тебя, мама, за это 1000 разъ. Очень мнъ, мама, жалко тебя. Если останусь живымъ, я тебъ за это куплю хорошій сарафанъ.

Увъдомляю васъ, дорогіе родители, что меня назначили на позицію, скоро угонятъ. Я самъ пожелалъ итти, здъсь надоъло быть, да прівдешь домой послъ войны,—ты, скажутъ, войны не видалъ, ты, скажутъ, бабъ караулилъ. Писемъ мнъ пока не пишите, я напишу, на какой фронтъ насъ угонятъ.

Дорогіе и уважаемые мои родители батюшка Яковъ Ивановичъ и мамынька Пелагея Никитишна, посылаю я вамъ низкій поклонъ и пишу я вамъ о себъ да о своемъ житьъ-бытьъ. Находимся мы теперь на позиціи, про васъ, родители мои, вспоминаю и свидъться съ вами желаю. Вотъ побъемъ мы нъмца-труса, и домой я къ вамъ вернуся. Увѣдомляю я васъ, что я, слава Богу, живъ и здоровъ, чего и вамъ отъ души желаю. Былъ у насъ бой, и даровалъ намъ Господь Богъ побъду, остался я живъ и здоровъ. Храбрые ребята—русскіе солдаты, намъ плевать на пули и гранаты, мы стрълки искусные, какъ прицълимся, такъ нъмцы, какъ снопы, валятся, у ихняго Вильгельма усы-усища крутятся, а съ горя умъ-разумъ его мутится, солдатъ своихъ туда и сюда шлетъ, нашъ братъ ихъ всюду кладетъ. И разскажу я вамъ, уважаемые мои родители, какъ придется вернуться домой, плохо приходится нъмцу отъ насъ да и по дъломъ ему, пускай знаютъ, съ къмъ дъло начинаютъ, хотълъ онъ насъ разбить и побить, а глядишь, уже бъжитъ, такъ земля дрожитъ. Прошу васъ, дорогіе мои родители, напишите мнъ въсточку, какъ живете да поживаете и еще убъдительно прошу помочь моей супругъ и приласкать и обогръть моихъ милыхъ дътокъ, Христа ради прошу васъ, батюшка, позаботься на счетъ избы, чъмъ можешь, наставь ея женской головъ уму-разуму. Эхъ, вотъ служба, такъ служба, не забудешь эту службу долго. Очень трудно стоять ночью на посту.

льетъ сильный дождь, а ты стоишь, не бросишь свой постъ, промочитъ всего до ниточки, дрожишь. Снимутъ съ поста, опять въ окопъ. Выдали намъ на праздникъ гостинцы, подарки. Очень благодаримъ, что не забываютъ насъ въ окопахъ на позиціи. Очень хочется съ вами повидаться. Чего-то, только засну, то сны вижу нехорошіе. Писалъ въ окопъ, стало потеплъе, дни ясные, поютъ жавороночки, на воздухъ летаютъ, а мы все равно, какъ въ какой землъ.

Я ваше письмо получилъ и вашъ дорогой гостинецъ-посылку, за которое я васъ, милый мой тятенька и дорогая мамынька, благодарю и большое спасибо. Я ее получилъ на другой день Пасхи, она пришла очень во время, я ужъ не знай, какъ васъ и благодарить, очень доволенъ вами, какъ ушелъ на службу, вы меня очень не забываете, сколько разъ вы мнъ присылали денегъ, и я радуюсь, какъ меня тятя съ мамой жалъютъ. Какъ я буду вамъ за это платить. Ну, дай Богъ вамъ доброе здоровье, буду живъ, всъ послъдніе силы свои положу, а вамъ заплачу. До службы я былъ еще дурачекъ, думалъ—такъ и ладно. Пасха у насъ была хорошая, сухо и смирно. Это кто вамъ писалъ, я убитъ, это неправда, я живъ, слава Богу. Мама, будь спокойна.

Письмо съ военной службы. Беру перо въ руки, пишу письмо отъ скуки, перо мое мъдно, пишу письмо слезно, а перо-то заскрипъло, мое сердце закипъло. Лети, письмо вверхъ орломъ, отвори дверь крыломъ и садись тятенькъ и маменькъ на плеча, и растрыкай ихи сердца. Дорогіе мои родители, увъдомляю васъ, на нашемъ фрунтъ стоитъ въ настоящее время затишье. Стръльбы нътъ, что будетъ неизвъстно впереди, дъло Божіе. Затъмъ ъздилъ къ брату Григорію въ Ивангородскую кръпость и побывалъ у него два дня въ гостяхъ. Маненько навертывались на глазахъ у него слезы, но я его поддарживалъ и не велълъ ему духомъ падать, и все онъ мнъ разсказалъ о домашнемъ положеніи и очень онъ мнъ былъ радъ, и угостилъ меня хорошо и не зналъ, чъмъ меня угостить, и за мной ходитъ. И проводилъ меня очень далеко и на прощанье опять взгрустнулъ и опять всетаки я ихъ поддаржалъ, ихъ духъ, и говорятъ, что тебя жалко, а у меня какъ

уже окрѣпло сердце, будто и нѣтъ нешто, по нашей упорной, несчастной привычкъ.

Тятя и мама, получилъ я отъ Миши письмо, и у нихъ отпускаютъ въ отпускъ по случаю родителевъ. И вы напишите, что вы престарълы и желаемъ видъть. Попросите написать свата Егора, онъ знаетъ, какъ написать на ротнаго, и онъ мнъ пишетъ, если денегъ, говоритъ нужно, то я, говоритъ, пришлю.

Еще увъдомляю васъ, дорогіе мои родители, что я доъхалъ въ Москву благополучно. Пріѣхалъ, всхожу въ избу, Матреша и говорить-Семеновъ прівхалъ. Его благородіе выходить, что, Семеновъ, съ тобой сдълалось, ты не заболълъ-ли? Я говорюникакъ нъту, насъ дорогой засталъ сильный буранъ, я не поспълъ на этотъ вагонъ състь и ночевалъ въ С., вотъ и опоздалъ. Это ничего, запоздалъ; я, говоритъ, испугался, гдф не утонулъ-ли или замерзъ гдъ нибудь, все передумали, ну, теперь, говоритъ, слава Богу. -Посмъялись и ладно. Сейчасъ мнъ самоваръ и спрашиваютъ, какъ меня встрътили дома. Я говорю-покорнъйше благодарю, Ваше Благородіе. Потомъ я далъ имъ масло, яблоки, оръхи и булокъ. Они благодарятъ васъ за это и вотъ большое шлютъ вамъ спасибо. Затъмъ шлетъ вамъ спасибо прислуга ихъ Матреша. Встрътили они меня-лучше быть нельзя. Такъ вотъ, тятя и мама, будьте спокойны. Потомъ баринъ говоритъ-завтра получишь новы сапоги. Онъ мнъ ужъ припасъ. Потомъ мы ъдемъ во вторникъ на позицію. Больше ничего, значитъ, мое дѣло хорошее, слава Богу, я было тоже боялся. Еще разъ повторяю, тятя и мама, что мнъ опять жить стало по старому, это значитъ-хорошо, вотъ будьте покойны. Спасибо вамъ за ваши хлопоты, я вами доволенъ за ваши угощенія. Не обезсудьте на меня. Затъмъ прощайте.

Сажусь я за столъ, и ставлю чернильницу на столъ, и опираюсь ногами подъ столъ, и беру перо я въ руки, и пишу письмо отъ скуки, и перо у меня затрещало, и сердце мнъ что-то сказало, и лети, мое письмо, взвивайся, никому въ руки не давайся, а лети выше лъсу и горъ, прямо къ родителямъ на дворъ, и въ окно

постучись, и ночевать попросись, и вы его поймайте и прочитайте, и мнъ обратно въсточку дайте. Дорогіе родители, вы пишите мнъ въ письмъ, что бы я прівхалъ домой, но я признаюся вамъ душой, котя меня и не пускають, но всетаки я и не очень просился, котя и была отпускная бумага, но ее отослали обратно. Такъ я подумалъ, что не стоитъ безпокоить васъ, котя бы изъ С. я нанялъ, но изъ дома, я знаю, васъ пришлось бы безпокоить. Когда я уъзжалъ, на службу, сколько принялъ изъ за меня муки братъ Тимооей. То я вспомнилъ и отставилъ ъхать, безпокоить васъ. Рука моя писала, душа моя дрожала съ восторгомъ на губахъ, съ слезами на глазахъ. Перо, перо, покою проситъ, его рука моя не носитъ. Сестръ за конфеты благодарю, и сейчасъ во рту сладко. Напишите, какъ тятино здоровье, меня это безпокоитъ.

Дорогіе родители, прошу я васъ, вы обо мнѣ не думайте, мнѣ дастъ Богъ счастья и здоровья, одно только—молитесь Богу. Теперь и вы спокойны, братъ остался, и вамъ больше ничего не надо, только меня не забывайте, пишите почаще, хотя буду отъ васъ получать. А то жена меня навѣрно забыла, уже около трехъ мѣсяцевъ я отъ нея не получалъ письма, ну, Богъ съ ней, я очень не буду кланяться, ужъ покоряться ей не буду, пускай она мнѣ покорится. Навѣрно, что нибудь съ ней есть, только вы мнѣ не сказываете. Прошу васъ, вы ее не скрывайте. Ну, до свиданья. Остаюсь живъ и здоровъ, и вамъ желаю всего хорошаго.

#### НЪ ЖЕНЪ.

Увъдомляю я васъ, что я нахожусь пока еще спокоенъ и всетаки и впередъ не видать опаснаго. Нашъ батальонъ стоитъ на обслуживаніи желъзной дороги. Пашенька, прошу васъ меня не забывать, но и я васъ не забываю, ни одинъ часъ не спускаю съ ума своего.

Здраствуй, дорогая супруга Лукерья Васильевна, посылаю вамъ самое наилучшее пожеланіе, во-первыхъ, что дороже и необходимъ всего на семъ свътъ, это есть здоровье, въ особенности

вамъ, Луша, какъ несчастной пташкъ безъ своего любимаго супруга провести эту горькую и несчастную участь. Я и самъ сознаюсь, что вамъ тяжко и грустно, но что же дълать, видно намъ судьба повелъваетъ быть съ тобой въразлукъ, я и самъ не знаю, до коего время намъ придется такъ страдать; безъ сердечной нашей утѣхи, но воля Всевышняго Господа Бога, по Его милости быть можетъ что угодно. Только на Него надо уповать и надъяться, что Онъ защитникъ нашъ отъ многихъ гръховъ нашихъ. Вы сами знаете, что мив тоже скучно, тяжело и грустно, но двлать нечего, видно, надо жить, не такъ, какъ намъ хочется, но какъ Богъ велитъ. Когда-бы плохо быть безъ всякой разлуки, только мало такъ-то приходится, не каждому человъку, кому нибудь надо служить и воевать, но благодаря Господа Бога, что я нахожусь вотъ сколько время безъ всякой страсти и живъ, и здоровъ, но впередъ самъ не знаю, что будетъ дальше. Можетъ быть, скоро свидимся, теперь я нахожусь раненый, но благодаря Бога рана не опасная и легкая, но и впередъ не знаю, что будетъ, дѣла Божіи. Дорогая Луша, съ нетерпѣньемъ жду отъ васъ письма. Если бы ты могла сама писать и читать, то очень хорошо мнъ было, но такъ что читаютъ и пишутъ люди, такъ писать вамъ нечего. Нъту охоты тебъ самой учиться, стало быть, не очень интересуешься, это плохо. Какъ получишь письмо, шли отвътъ поскоръе.

Только было новую избу построили, только бы жить намъ съ тобою въ радости и веселіи,—Господь не привелъ, разлучилъ насъ съ тобою. Мнъ васъ жалко, да ничего не сдълаешь. Поглядъль бы на васъ сейчасъ хоть издали.

Феня, прошу я тебя, не тужи обо мнѣ, а то отъ этого можно помереть, только молись Господу Богу. Если будете посылать посылку, пожалуйста, купите иконку Николая Угодника, я благословеніе потерялъ давно, безъ него очень плохо.

Дорогая супруга Лиза, я пока живъ и здоровъ, слава Богу. У насъ здъсь погода плохая, снъгъ, дожди. Лиза, деньги береги за землю, жеребенка держи, если онъ на дѣлѣ. Лиза, если обойдешься, то овесъ не продавай, онъ до полтора рубля дойдетъ. Одежи намъ дали, не присылай, только нужны варежки да подвертки, а рубахи здѣсь бросаютъ. Лиза, купи замокъ, ворота запирай замкомъ. Сынокъ Ваня, скотину корми и на дворѣ убирай. Лиза, что имъ нужно изъ одежи, справь, а еще если лѣсу будутъ давать казеннаго, то бери, не отказывайся. Лиза, а сама береги себя, чтобы не простудилась, а то что будутъ наши дѣти дѣлать.

Отпишите мнѣ скорѣе, живы вы или нѣтъ. Мнѣ каждую ночь снятся сны очень вдумчливые, такъ что не могу забыть васъ, очень страшные сны. Еще спѣшу увѣдомить васъ въ томъ, что я принималъ прививку воспы, отъ тифа, пять дней лежалъ больной, а все думалъ про своихъ родныхъ, такъ что забыть не могу.

Цѣлую васъ, милая Саня и дочка Груня, нѣсколько тысячъ разъ очень сладкими и ласковыми поцѣлуями. Милая Саня, прошу, пожалуйста, молись Господу Богу, чтобы Онъ насъ съ тобой пожалѣлъ, и мы встрѣтились опять вмѣстѣ и стали бы опять проводить тѣ дни веселые, которые проводили раньше. Простите всѣ, пожалуйста.

По 15 ноября были все въбою. Непріятеля сбили, перевхали Вислу, чуть не попали въ плѣнъ, ну, всетаки Богъ спасъ, потомъ вхали все въ погоню за непріятелемъ. Покамѣстъ погода стоитъ хорошая, 6-го числа заморозило хорошо, а снѣгу еще нѣтъ. Какое стоитъ время у васъ? Какъ ты убрала хлѣбъ, какая цѣна на хлѣбъ, тепло-ли въ избѣ? Прошу тебя, какъ можно, сторожись съ огнемъ, трубу и подтопку замажь глиной, что развалилось; попроси родныхъ, чтобы шалашъ и погребицу оправили. Ребятамъ купи шапки и шарфы. Еще прошу васъ, молитесь Богу, чтобы Господь спасъ отъ непріятельской пули. Затѣмъ больше писать нечего.

Дорогая супруга Наталья Кириловна, несмотря на далекое разстояніе, которое отдъляєть насъ, мои мысли всегда съ тобою

и дорогими моему сердцу дъточками. Прошу тебя, также дорогихъ моихъ дъточекъ, поминайте меня въ ежедневныхъ вашихъ молитвахъ, дабы Всемогущій Господь сохранилъ меня невредимымъ. Не печалься, дорогая моя супруга Наташа, я знаю, что тебъ безъ меня плохо, да и мнъ тяжела эта разлука съ дорогими мнъ дътками и съ тобой, дорогая моя, но, видно, Господь велълъ мнъ защищать свое отечество, всегда и мнъ скука страшная на моемъ сердцъ, такъ бы и улетълъ къ вамъ въ родной край, чтобы прижать васъ всъхъ къ своему сердцу. Сердечная моя просьба къ тебъ, пиши мнъ почаще письма, такъ какъ я живу твоими письмами, и они составляютъ для меня душевную радость. Дастъ Богъ, скоро настанетъ конецъ нашимъ врагамъ, и вся страна наша будетъ праздновать побъду, тогда мы увидимся, дорогіе мои, и будемъ жить въ миръ и любви другъ къ другу.

Дорогая моя супруга Леня, выдали намъ теплыя кальсоны, теплую рубашку, лътнюю верхнюю рубашку, душегръйку, теплыя подвертки, потомъ выдали вещевой мъшокъ и палатку, котелокъ, два патронташа, палку и колышекъ и фляжку для воды. Скоро все мы получили, — и команда подалась: в шай, братцы, на себя! — Тутъ ребята подхватились быстро въшать на себя. Не успъли все повъсить, подалась команда снова: становись, ребята, въ строй! Тутъ ребята подхватились становиться быстро въ строй. Не успъли поровняться, подалась команда: смирно! Провъряетъ офицеръ. Офицеръ насъ всъхъ провърилъ, освободилъ насъ на два дня, а потомъ, ребята, смѣло всѣ мы въ бой пойдемъ, друзья на позицію какую, неизв'єстно намъ пока! Дорогая моя супруга Елена Александровна, жизнь моя всходитъ въ критическое положеніе, приходится проститься со всеми и съ белымъ светомъ и приходится мнъ забыть свою жизнь дорогую. Вспомню я, Леня, про тъ часы, когда я клалъ въ тебя свои мечты и любилъ я, не бросалъ, но теперь такое дъло, приходится забывать, но я всетаки не забуду, пока не буду я убитъ. Но если я буду тяжело раненъ, напишу я письмецо, прочитаешь, Леня, громко, чтобы слышалъ звуки я. Еще прошу я тебя, Леня, прости меня, Христа ради, можетъ быть, я тебъ чего дълалъ плохого, или чъмъ обижалъ, прошу у тебя прощенія.

Милая моя Дуня, я очень радъ, что у тебя хорошо идетъ дъло, и еще больше радъ, что ты обшила избу, навърно, теперь красиво посмотръть, и благодарю я васъ всъхъ за ваши труды, тебя, Дуня, батюшку и матушку, и не знаю, какъ ихъ отблагодарить за ихніе труды. Передай имъ мою благодарность и сердечное спасибо, спасибо. Я радъ, что ты обула и одъла своихъ дътей. Почему ты не пропишешь, что себъ изъ обуви справила. Только, Дуня, я тебя прошу, береги хлъбъ, и деньги зря не изводи, способія ты сколько получила и за сколько мѣсяцевъ? Милая моя Дуня, ты говоришь, что редко шлю письма, какъ только можно, то и шлю. Другой разъ послалъ бы, да некуда, далеко почта. - Милая моя душенька Дуня, ты обижаешься на меня, что я тебъ не шлю ласковыхъ писемъ, мнъ это обидно и грустно, а ты будь тъмъ довольна, я напишу два слова-живъ и здоровъ. Бываютъ такіе дни, не знаешь, что написать. Не нужно, Дуня, гнфваться на меня, а только надо молиться Богу остаться живому и здоровому.

Теперь стоимъ на отдыхѣ, скоро на позицію пойдемъ. Агаша, поглядѣлъ бы я на васъ и на милыхъ дѣтокъ, хоть подъ окошкомъ поглядѣлъ бы, чего вы дѣлаете. Я объ васъ соскучился, хочется съ вами повидаться да не пускаютъ. Агаша, тоже вы мнѣ снитесь часто, во снѣ сколько разъ былъ дома, дѣти ко мнѣ подходятъ, я тебя зову, а ты нейдешь ко мнѣ. Агаша, не ты одна маешься. Я знаю, что у бабы дѣло-то нейдетъ безъ мужика, но я на тебя надѣюсь, у тебя пойдетъ, ты баба-то не промахъ, ничего у тебя изъ рукъ не вырвется, все колесомъ пойдетъ.

Мнъ теперь деньги не нужны, потому что ждемъ съ часу на часъ и съ минуты на минуту смерти. Мы теперь находимся въ бою уже 7 дней, такъ что, пожалуй, пишу вамъ послъднее письмо. Бой былъ очень сильный. Вы, Маша мнъ пишите, что вамъ кумъ Николай пишетъ о миръ, будто бы будетъ миръ, ну, это все напрасно, миру не будетъ долго еще, только самый разгаръ войны. Ну, только какъ вздумаешь объ васъ, и сердце коробомъ поведетъ, всетаки жалко еще жизни и жалко васъ, вотъ почему и жалко своей жизни, а то бы все равно и помереть. Прощайте. Можетъ, послъдній разъ написалъ.

Прописываю я тебѣ, дорогая Наташа, про свою жизнь, что мы сейчасъ находимся въ окопахъ и всего только шаговъ на сотню отъ непріятеля. Тецерича боевъ нѣту, но ожидаемъ очень сильныхъ боевъ. Дорогая Наташа, кто знаетъ, буду живъ или нѣтъ, это только одинъ Богъ знаетъ. Только прошу тебя въ томъ, что не бросай нашихъ дорогихъ дѣточекъ и засѣвай, старайся, хлѣбъ. Ну, а какъ наши пчелы, Наташа, живы или всѣ кончились, ты мнѣ про нихъ никогда ничего не прописывала. У насъ здѣсь время теплое давно, больше мѣсяца. Дорогіе мои дѣточки, ужасно соскучился я объ васъ, неужели судьба приведетъ, что мнѣ васъ больше не увидать? Молитесь Господу Богу, дорогіе мои, чтобы Господь меня спасъ отъ пули вражьей. Наташа, служи почаще панихиды объ родителяхъ, потому что я ихъ очень часто вижу во снѣ, чуть не каждый разъ, когда мнѣ приходится засыпать. Затѣмъ до свиданья, дорогіе мои.

Я сейчасъ нахожусь въ окопахъ, себя чувствую въ не особенно веселомъ духъ. Боевъ сейчасъ нъту. Дайте отвътъ поскоръе, пропишите все, какъ вамъ живется, въ новомъ домъ и хватитъ-ли стараго хлъба до новаго и какое растеніе хлъба и будетъ-ли что въ саду и кто будетъ обрабатывать полевую работу. Однимъ словомъ, не посылайте мнъ письма съ недописаннымъ листомъ и шлите конвертъ и тогда получите сразу отвътъ.

Дорогая Феня, я очень встревоженъ вашимъ дорогимъ гостинцемъ, что вы меня не забываете въ моей участи. Минуту каждую стремлюсь къ вамъ, дорогая Феня, увидать васъ хоть одну минуту. Я и самъ знаю, въ какомъ положеніи вы находитесь, но судьба насъ разлучила съ тобой, но нечего дѣлать, молиться только надо Всевышнему Господу Богу, чтобы Онъ своею милостью къ намъ, грѣшнымъ, умилосердился надъ нами и соединилъ въ насъ одну мысль нашу, и молиться надо Заступницѣ нашей, чтобы Она заступилась за насъ отъ пули вражьей. Дорогая Феня, Господа Бога вспоминай и въ церковь ходить не забывай. Дорогая Феня, не могу про васъ забыть и стремлюсь крѣпче любить, только глухая полночь меня успокоитъ, умолкнутъ мысли о тебѣ. И деньги ваши получилъ, Феня, которыя вы мнѣ послали, сердечно благодарю за вашу услугу.

Дорогая Феня, въ забвеньи грустномъ нахожусь, каждый день въ разлукъ съ вами, побывать я къ вамъ стремлюсь, но не

могу я къ вамъ попасть поговорить и приласкать. Третью Пасху мнѣ пришлось на чужой сторонѣ, что же дѣлать, вишь, судьба мнѣ такъ велитъ, на позицію манитъ. Не однимъ намъ только горевать, а насъ много, каждый стремится домой побывать, всѣ женаты, у всѣхъ жены дома остались, только Богу надо молиться, чтобы Богъ насъ не забылъ да германца побѣдилъ.

Писала ты, моя дорогая, насчетъ карточекъ, что бы я снялся. Я тебъ разскажу, какъ въ военное время снимаются. У насъ здъсь аппараты фотографическіе на колесахъ стоятъ, на лафетахъ, дулы длинныя; какъ щелкнутъ, такъ карточка полтора пуда летитъ и гудитъ, такъ что стекла летятъ, и земля дрожитъ и рвется на куски, и не дай Богъ подъ такой аппаратъ попасть. Это снимаются кто гдъ нибудь въ тылу, не слышитъ выстръловъ, живетъ въ городу, а мы за 50 верстъ отъ городовъ. А молись Богу, чтобы Богъ помиловалъ, и будетъ карточка. Пиши письма сама, только не капай черниломъ, не замазывай буквы. Если букву пропустила, ладно, пускай такъ будетъ, а не поправляй, я все равно пойму.

Я Колиньку видалъ два раза во снъ очень хорошенькимъ и здоровенькимъ и объ этомъ больно сумлъваюсь, не боленъ-ли онъ? Мнъ думается объ этомъ. Пропишите скоръе.

Дорогая моя супруга Окся и дочка Матя, заочно цѣлую васъ нѣсколько тысячъ разъ очень сладкими и ласковыми поцѣлуями Окся, люблю тебя всей душой, больше никакъ, люблю, люблю. Если война кончится, прослужу послѣдній годъ, осенью домой. Люблю тебя, Окся, благодарю на 50-ти копейкахъ.

Вы просите свъдънія насчеть обработки земли, этимъ вопросомъ я разбирался долго, въ виду того и ночь не спалъ. Вы, конечно, дома судите по домашнему, а я здъсь думаю по военному. Родитель совътуетъ купить лошадь. Лошадь купить можно скоро, а только вопросъ, на что глядя. На меня вамъ пока надежды нътъ никакой. Я нынче живъ, завтра смерть, а то навъки калъка, потому я не знаю своей судьбы, которая впереди меня ожидаетъ. Мы всъ, призванные здъсь по состоянію этой жизни, всъ согласны помереть, но судьба нами руководитъ, кому поме-

реть, кому быть раненому, кому остаться живымъ. Я присовътовалъ продать лошадь не отъ лишку и не отъ радости, а я знаю, какая у меня забота, а не то женщинъ путаться съ ней, а самое лучшее подыскать человъка обработать въ деньги, а если не придется, некому будетъ сдать, то пусть будетъ до того самаговремени, когда поъдутъ пахать, тогда можно сдълать помочь, если братья откажутся, что покажется тяжело на двухъ лошадяхъ обработать, а если будетъ забота объ моей землъ и усердіе, то за ихъ трудъ я заплачу, но прошу, моя дорогая, не печалься, не обращай на то вниманья, что у насъ тысяча смертей кружится надъ головами. Еще благодари Господа, что хранитъменя отъ коварнаго врага и отъ лютыхъ пуль.

Дорогая супруга Мариша, такъ что были бы у меня крылья, то хоть на часокъ слеталъ бы къ вамъ на родину, да прижалъ бы васъ всѣхъ къ любящему сердцу моему. Не печалься, дорогая, я знаю, и вамъ тяжела да и мнѣ трудна разлука съ вами, но утѣшеніемъ является то, что Богъ и Царица Небесная сподобили меня защищать свое отечество, и вѣру, и царя. Первая просьба моя къ вамъ, дорогая супруга и милыя дѣтки, не забывайте про меня и молитесь Богу за меня, вы сами знаете, что кромѣ васъ у меня нѣтъ никого ближняго, и что у меня на васъ вся надежда.

Здраствуйте! Во первыхъ, посылаю тебъ, Стеша, свой супружескій сердечный привътъ, твоей озабоченной жизни. Я все всматриваюсь въ твои письма, что ты не процвътаешь, Стеша, а вглубляешься въ большую заботу своего малаго семейства. Затъмъ увъдомляю тебя, что твои два письма получилъ и произношу тебъ великое спасибо, что не забываешь меня на военной службъ. Еще увъдомляю тебя въ томъ, что отъ брата Павла получилъ письмо, онъ увъдомляетъ меня, что посъщалъ мое семейство и благодаритъ, Стеша, тебя, что ты его приняла въ хорошемъ отношеніи и угощала медомъ. Эти гости, Стеша, городскіе, они любятъ ходить по гостямъ, а особенно кушать медокъ, а еще, Стеша, ты мнъ сообщаешь про Сергъя, что онъ не заходитъ къвамъ, и не нужно имъ интересоваться такими болванами, живи спокойно, своимъ видомъ, о нихъ не безпокойся. Помни и бери примъръ съ Власьевыхъ, они живутъ аккуратно и умъло. Я ду-

маю, и сы копейку не разбросаешь, а что купила, это я тебя благодары, что ты запасла.

Затъмъ ты мнъ писала въ письмъ про подати. Вамъ сказалъ земскій начальникъ, что съ васъ не брать, а они самовольно съ васъ требуютъ! А вы еще сходите къ земскому начальнику. Затъмъ я тебъ писалъ, чтобы ты мнъ прописала, за сколько мъсяцевъ получила способіе, а ты мнъ не прописала. Потомъ кого у насъ забрали ополченцевъ, это все мнъ пропиши, что у васъ дълается.

А лошадь не продавай, покамъстъ я живъ, а если корова стельна, надо продать, и маленькую телку можете тоже продать, овцу тоже можете продать, свинью можете покормить и заколоть, а если у васъ, Груша, есть возможность продержать, то ваша воля, какъ хошь, какъ вы теперь полная хозяйка, и ведете хозяйство.

Дубъ въ старомъ саду, наверху, его сруби, привези столбы на дворъ, жерди кленовыя, попроси брата пособить, наймите плотника. Знаю, что вамъ тяжело работать безъ помощника бабѣ, но я всетаки на тебя надѣюсь, у тебя изъ рукъ ничего не вырвется, все сдѣлается и все сработается. Наташа, неужто мнѣ тебя не жалко, какъ ты маешься въ работѣ. Ничего не сдѣлаешь, нельзя пособить, очень далеко нахожусь. Живъ буду, опять по старому заживемъ.

Еще, дорогая моя Настя, прошу я васъ въ томъ, что мой совъть, поговори со своимъ отцомъ и съ моимъ, что чъмъ землю продавать или платить за пашню дорого, не лучше-ли купить лошадь рублей за 70? Убытку намъ не будетъ. Если мой отецъ согласится пахать, то пущай пашетъ, чъмъ платить за пашню 25 р. за душу. Если онъ все хорошо сдълаетъ, то лошадь будетъ его. Мой совътъ такой. Капризничать пора бросить, дорогая моя Настя, нужно характеръ смънить и жить покорно. Но я тебя, Настя, этимъ не выучу, какъ жить. Гляди сама для себя. Мнъ ничего не надо, меня кормятъ готовымъ. Нынче живъ, завтра нътъ. Смерть жду каждую минуту. Смерть для насъ находится очень близко, завсегда визжитъ около ушей. Дорогая Настя, почему Федя сталъ очень плохо писать, такъ что совсъмъ не раз-

берешь? Зимой писалъ онъ лучше, заставляй писать каждый день, въ каждомъ письмъ чтобы онъ свое письмо писалъ мнъ что нибудь.

Дорогая моя супруга, письмо я ваше получилъ ввечеру и сейчасъ же пишу отвътъ. По конверту я не могъ сообразить, откуда, но тогда догадался, когда распечаталъ, увидя, писано малыми руками, я не могъ удержаться отъ слезъ и пересталъ читать отъ немощи, не могу проговорить слова на вопросы товарищей, мнъ пала на сердце великая грусть, съ утра, какъ видно, чуяло оно о письмъ.

Вы писали прислать карточку, но я карточку прислать не могу, потому что негдѣ сниматься. Мы стоимъ отъ города 8 верстъ, а въ деревнѣ нѣтъ, а въ городъ не увольняютъ, потому что близь позиціи, каждую минуту на готовѣ къ бою, но я и самъ бы желалъ послать карточку, но нѣтъ возможности. Но мнѣ тоже скучно и временемъ грустно здѣсь, въ далекой Польшѣ, гдѣ 8 мѣсяцевъ не слыхать звона православныхъ колоколовъ, но ничего не подѣлаешь, должно быть, такая наша судьба. Затѣмъ я вамъ помочь ни чѣмъ не могу, старайтесь какъ нибудь яровое посѣять, моя жизнь минутная. Намъ слышно, что наши ерои-войска на всѣхъ фронтахъ противника разбиваютъ и берутъ много въ плѣнъ, и 9-го числа наши взяли крѣпость Боржамышль и много плѣнныхъ.

Милая моя сашечка Дуня. Я очень о васъ скучаю, стоимъ на одномъ мъстъ второй мъсяцъ, дълать нечего, дай напишу письмо, всетаки за дъломъ, и вамъ это дорого, что я живъ и здоровъ. До этого время мы каждый день были то въ бою, то въ походъ, а теперь мы живемъ пока хорошо, и по такому случаю я объ тебъ скучаю и часто вспоминаю, да и всъ вспоминаютъ всякъ про свою. А ложимся спать и начнемъ разсказывать, кто какъ женился, кто какъ жилъ, и кто сколько жену билъ. И очень часто тебя вижу во снъ. Въ январъ тебя видълъ очень нарядну, что съ тобой не случилось-ли, Дуня? Навърно, и ты видишь меня во снъ, почему ты не пропишешь никогда и въ какомъ видъ, мнъ это интересно знать. Ты, Дуня, напиши это все своей неумълой милой рукой, мнъ оно очень дорого. Пока у меня все есть, только тебя нътъ. Деньги есть и еще ожидаю получить, и тогда, можетъ быть, и тебъ пришлю. Посылку вашу еще не получилъ. Затъмъ, прощай, милая, ненаглядная, сашечка моя Дуня, цѣлую, и милую, и обнимаю, и туго, туго къ сердцу прижимаю.

Дорогая моя, милая супруга Дуня, считаю своимъ долгомъ увъдомить тебя, что по милости Всевышняго живъ и здоровъ, чего и вамъ желаю. Сердечная моя къ тебъ просьба, Дуня, какъ можно пиши чаще письма, они составляють великую для меня радость, такъ какъ я живу вашими письмами. Богъ дастъ, скоро настанетъ конецъ нашимъ врагамъ, и вся сторона наша будетъ праздновать побъду, тогда и мы, съ Божьею помощью, увидимся съ тобой, я, Дуня, такъ по тебъ скучаю, до изнеможенія. Въ такой долгой разлукъ мы съ тобой еще давно не были, скучаю и такъ скучаю, и цълую, цълую, цълую. Посылки я получилъ всъ сполна, за которыя тебя, Дуня, отъ души и отъ всего чистаго сердца благодарю и несчетно разъ цълую за твое глубокое чувство, оказанное ко мнв и туго, туго прижимаю къ своему чистому сердцу. Только, Дуня, ты сама себя не обидъла-ли? Сахару бы не надо, потому что намъ выдаютъ 5 ф. въ мъсяцъ. Такъ что своего сахару вдоволь. Какъ получилъ, сталъ пить въ накладку, съ сухарями. Насъ помъщается 5 человъкъ въ окопъ и все ъдимъ вмъстъ, мнъ прислали-мое, имъ пришлютъ-иху. Дуня, ты позаботилась положить чернилъ мнъ, навърно, тебъ надоъло читать письма, писанныя карандашемъ, а не позаботилась положить иконку, ты знаешь, что у меня нътъ. Я очень радъ, что у тебя все есть, и ты ни въ чемъ не нуждаешься, и я ни въ чемъ не нуждаюсь, только думаю, что я на войнъ. На второй недъли мы говъли, а ты, Дуня, когда говъла, пропиши. Въ пятницу пріобщались. Я очень радъ, что ты пишешь сама и просишь извиненія у меня, мнъ не до хорошаго и красиваго письма, какъ нибудь да отъ тебя писано, тобой, своей неумълой, бълой, милой мнъ рученькой, я эту рученьку туго, туго жму. Милая моя супруга и неоцъненная сашечка Дуня, какъ можно пиши чаще письма, я очень, и очень, и очень скучаю, и темной ноченькой мнъ не спится, и все я думаю о тебъ. Теперь въ селъ говорятъ, навърно, что конецъ въка. Затъмъ, милая моя Дуня, больше писать нечего. Прощай. Остаюсь твой върный тебъ во всемъ супругъ Андрей. Прощай, милая моя сашечка, сашечка моя милая.

Заочно цѣлую несчетно разъ въ твои милыя и сладкія для меня губки и еще не знаю, какъ тебя, сашечка, обласкать отъ своей такой скуки и такъ далекой разлуки не по своей волѣ, а по милости Божіей, и не гдѣ нибудь на сторонѣ, а на отечественной войнѣ. Ты, сашечка, въ каждомъ письмѣ просишь извиненія,

что плохо написала. Кому плохо, а мнъ хорощо, и съ горячей и великой радостью твои письма читаю и не одинъ разъ, а нъсколько разъ. Ты, Дуня, не тоскуй такъ сильно, какъ ты пишешь. Такъ не надо. Я покамъстъ живу хорошо, а тамъ какъ Богъ приведетъ. Милая моя Дуня, я писалъ, что очень, очень скучаю. Вся наша забава и удовольствіе-купили карты и играемъ въ дураки, въ томъ идетъ время скоръе. Вечеромъ рано ложиться не охота, вотъ и играемъ часовъ до 11-ти или до 12-ти. У насъ боевъ нътъ, а на германской границъ былъ сильный бой у кръпости Осовца. Разбили германцевъ два корпуса и на австрійской границъ взято въ плънъ 52 тысячи, такъ что наши дъла покамъстъ идутъ хорошо. Милая моя Дуня, ты письма мои читаешь одна, про себя, или при теткъ? Ты мнъ пропиши, чтобы я зналъ, если я что нибудь напишу изъ секрета, то эти слова не читай вслухъ, а читай одна. Дорогая, ненаглядная моя супруга Дуня, заочно несчетно разъ цѣлую и ласкаю, только очень далеко, около австрійцевъ, и жалѣю тебя, но только далеко, и скучаю.

Милая моя, не тужи за меня, мнѣ здѣсь хорошо, объ насъ всѣ заботятся, одѣваютъ и обуваютъ, я и самъ не тужу, вотъ если бы ты только со мной была, а то очень скучно безъ тебя, да и больно я люблю тебя, моя ненаглядная. Но нечего горевать, Богъ дастъ, скоро въ радости свидимся, и я къ тебѣ молодцомъ вернусь. Вотъ если бы ты вѣсточку мнѣ написала, какъ радъ бы я былъ, я каждое слово расцѣловалъ бы. Будь здорова. Твое драгоцѣнное письмо я получилъ и очень радъ читать твои коверканныя слова и до сыта не начитаюсь. Пиши мнѣ чаще письма, я ежели долго нѣтъ письма, то на меня находитъ такая скука, что и не знаю, что дѣлать и ничто меня не развлекаетъ, какъ твои милыя письма.

Ты поздравляешь съ праздникомъ и желаешь встрътить и проводить въ чести и въ радости, но какая же можетъ быть радость на войнъ, здъсь вся моя радость, что получу твое письмо и когда читаю, какъ-то на сердце легко станетъ, будто я побывалъ дома и наговорился съ тобой и нацъловался до сыта, и потомъ, какъ масломъ, обольетъ по сердцу. Милая моя, ты больно не тужи и не плачь, сама себя не отягощай, потому что это все разстройство уноситъ кусочекъ твоей жизни, который для меня и для нашихъ дътокъ дорого стоитъ. Пока я живу, слава Богу,

и ни въ чемъ не нуждаюсь, только въ тебѣ, моя милая. Я ждать никакъ не дождусь съ твоего милаго личика карточку. Или тебѣ время все нѣтъ сходить, навѣрно, ты дожидаешься, когда пойдешь съмалиной, я бы желалъ поскорѣе. Если будешь сниматься, то надо въ печальномъ видѣ, одному прислали, и жена нарядилась, какъ подъ вѣнецъ, и надъ этимъ всѣ смѣются. Въ скоромъ времени будетъ здѣсь наступленіе и тогда неизвѣстно, что можетъ случиться, и мы поѣдемъ впередъ, тогда писать некогда и послать нельзя, а ты сама все время пиши, письма наши не пропадаютъ и когда нибудь да получу. Только бы живому быть.

Спѣшу сообщить вамъ, что мы теперь переѣхали на лѣвый флангъ, теперь наша жизнь будетъ опаснѣе, потому что здѣсь идутъ бои. Вѣрно, довольно стоять безъ выстрѣла, теперь придется пострѣлять. Ѣхали мы сюда на машинѣ. Когда ѣхали, многія жены выходили встрѣчать своихъ мужьевъ, но ихъ не было. Потомъ въ поляхъ бабы боронятъ, навѣрно, и у насъ также. Потомъ еще больше меня убѣдила одна баба, встрѣтилась съ мужемъ на станціи и долго, долго они цѣловались, а остаться нельзя, и только покамѣстъ поѣздъ стоялъ, и они все стояли и говорили, потомъ поѣздъ пошелъ, и они опять стали цѣловаться и плакать, и я все это видѣлъ и у меня сердце защемило, и я дальше не могъ смотрѣть такую жалостную картину. Что бы было, если бы мы съ тобой такъ увидались, навѣрно, не придется и не дождешься, но что бы было радости и слезъ безъ конца.

### къ дътямъ.

Здраствуй, премногоуважаемый и дорогой сыночекъ Ваня. Посылаю свое родительское почтеніе и съ любовью низкій поклонъ и желаю отъ Господа Бога добраго здравія и скоро и отлично выучиться грамотѣ и окончить свое ученіе первымъ ученикомъ, а для того, чтобы быть первымъ ученикомъ нужно, дорогой сыночекъ Ваня, привыкнуть и изучить три правила, а именно
какія: 1-ое, непремѣнно быть послушнымъ и внимательнымъ мальчикомъ, какъ въ школѣ, такъ и дома. Въ школѣ нужно слушать
со вниманіемъ, что учитель разсказываетъ и что показываетъ, а
что спроситъ—отвѣчать смѣлѣй и громко, безъ ошибокъ. 2-ое,
обязательно чаще читать книги и писать, дѣлать арифметику на
4 дѣйствія, арифметику, какъ можно, и хорошо писать. Непре-

мѣнно, сынокъ Ваня, учись, это тебѣ очень пригодится. Я живъ буду, обязательно возьму тебя съ собой въ городъ, и ты со временемъ будешь человѣкъ. Прошу тебя, дорогой сыночекъ Иванъ Андреевичъ, слушай меня, что я тебъ наказываю, не смотри на своихъ товарищей, что они бъгаютъ по улицъ, и ты немного поиграй и опять за свое дізло. З-ье, будь смирный, кроткій, не озорничай, дълай такъ, чтобы тебя всъ любили. А теперь я тебъ сообщаю, Ваня, записки я твои объ получилъ, которымъ я былъ очень радъ, прямо съ наслажденіемъ читалъ твое рукописаніе, и еще кое-кто смотръли и всъ говорили – очень хорошо пишетъ. Дорогой сыночекъ Ваня, пишешь очень хорошо, но старайся еще получше и пиши, не торопись, а буквы проставляй всъ, каждое слово полностью. Я твое письмо очень хорошо разбираю. Ваня, еще показывай и учи Петю и Сёму, учи ихъ буквы, а не будутъ слушаться, тереби ихъ за ухо и напиши мнъ письмо, я имъ за это не привезу гостинцевъ. Ваня, читай это письмо самъ, оно написано разборчиво, вотъ и ты мнъ напиши такое же письмо, я и буду гордиться и всѣмъ показывать твое письмо.

Вася, будешь возить дрова, или куда повдешь, будь осторожень и съ лошадью обращайся аккуратнве, подъ возъ не попади, всетаки приноравливай съ людвии вивств, а одинъ повдешь, что случится, и пособить будетъ некому. Дорогой лошади не бросай никогда. Если возъ упадетъ, то проси людей—покорну голову не свкутъ и не рубятъ. Кормъ и хлвоъ берегите, зря не валите и не травите, потому что стало, видно, все дорого. Какъ можно, все берегите. Бережъ лучше промыслу. Здвсь мы живемъ такъ,—день прошелъ, то и до насъ дошелъ. Я объ себв не думаю, если Богъ накажетъ, все равно какъ никакъ, а умирать надо, но мнв жаль васъ, вы безъ меня много горя примете.

Вы мив пишете, что вы очень скучаете обо мив, и мамака ваша плачеть. Ну, я этого не соввтую, нужно только молиться Богу, чтобы Онъ васъ не оставилъ въ вашей жизни. Онъ обдумалъ обо всвхъ объ васъ и нечего обо мив плакать, значитъ судьба моя такая, мив тоже горько, когда вздумаю объ васъ, такъ что все сердце такъ и поворотится и скорве хочется забыть, чвмъ нибудь занять, чтобы не разстраиваться.

Поздравляю тебя, дорогой сыночекъ Митя, со днемъ твоего Ангела. Ангелу—златъ вънецъ, а тебъ добро здоровье, а отъ меня родительское благословеніе.

Я объ себѣ теперь мало думаю, но думаю объвасъ, дорогія мои дѣтки, какъ вы безъ меня намаетесь и наскитаетесь, навѣрно, и теперь и то уже узнали, какъ жить безъ родимаго батюшки. Вотъ оттого я пишу, и я все знаю, потому что я самъ все это испыталъ. Милые, дорогіе мои дѣтки, Вася и Николя, а вы попросите-ка Матушку Владычицу Пресвятую Богородицу, хоть не пожалѣетъ-ли Она васъ и для васъ не продлитъ-ли мою жизнь, чтобы мнѣ выростить васъ и поставить на ноги. Я знаю, что Богъ меня наказываетъ за великіе грѣхи, потому что я Бога совсѣмъ забылъ и вотъ, чтобы Его мы вспомнили, Онъ и наказываетъ.

Еще, доченька Машенька, ты писала сама мнѣ письмо и говоришь, что я разберу или нѣтъ твое письмо. Я разобралъ хорошо, и ты, дорогая моя доченька, написала очень хорошо. Я очень обрадовался, что ты сама стала писать, старайся, доченька, это не плохо. Спасибо тебѣ за твое письмо и за все, да пиши сама, пишешь очень хорошо, дай Богъ тебѣ разуму. Еще заочно я васъ всѣхъ цѣлую несчетно разъ.

Саша, пожалуйста, послушай меня, пособляй матери, слушай во всемъ, что заставятъ дѣлать, дѣлай, старайся. Павлушку заставляй работать. Вы жалѣйте мать, а то она замаялась вовсе. Кормъ также съ гумна ее не заставляйте таскать. Прощайте, мои сиротки.

Милые мои дътки, върно мнъ васъ не увидать и не поласкать по головкъ, не поцъловать въ дътскія уста ангельскія. Помолитесь Господу Всемогущему, не услышить-ли Господь вашей дътской молитвы, отъ вашей дътской сиротской доли. Не могу я перенести, когда увижу дътей въ казармъ, просящихъ хлъба и супу, и мнъ сразу падетъ на сердце—сиротки вы несчастные. Еще, върно, много чуетъ мое сердце о вашемъ воспоминаніи.

Посылаю вамъ, дорогія мои дѣтки, свое родительское миръблагословеніе. Слово, которое можетъ существовать по гробъ вашей жизни свято и нерушимо. Да благословитъ васъ Господь, Ваня и Миша. Можетъ быть, больше не придется и написать вамъо себъ въсточку, потому что стоимъ подъ залпами ружейныхъ и орудійныхъ выстръловъ.

# НЪ РОДНЫМЪ И ДРУЗЬЯМЪ.

Пишу дорогому моему дъдинькъ Федоту Клементьевичу. Дорогой мой дъдинька, приходитъ работушка, приходитъ. Што будешь дълать? Старичекъ, не мучайся, найми, продайте что нибудь.

Дорогой братъ Григорій Афанасьевичъ, прошу васъ, не бросай, выручай стараго и малаго въ пашнѣ. Васъ тоже прошу, куманекъ, если въ крайнемъ случаѣ тоже что нибудь, направь ихъ на путь. Затѣмъ пишите мнѣ обратно, какимъ числомъ получите мое письмо.

Прошу васъ, братецъ, почему вы такъ, никакого отъ васъ отвъта, сколько я вамъ писалъ писемъ. Прошу васъ, какъ можно, пишите про свои обстоятельства, въ какомъ видъ вы живете, что дълается въ нашемъ обчествъ. Хотя я и получаю отъ жены, но какъ баба и сами знаете, что можетъ баба объяснить, тъмъ болье изъ этого, и прошу, какъ вы мнъ братъ, а какъ говорится "свой своему поневолъ другъ". Ежели вы на что сердитесь, но я будто такъ сознаю, что намъ серчать другъ на друга нечего.

Дорогой братецъ Гора, я тебя увъдомляю въ томъ, что вамъ на мельницъ работать трудно, то возьми, брось, что нибудь найдешь полегче работать, какъ нибудь, Господь велитъ, проживете. Какъ нибудь, Господь велитъ, здоровымъ вернусь домой, тогда вмъстъ подработаемъ и заровняемъ.

Я въ бою быль три раза, Богъ спасъ, живъ и здоровъ остался, но не знай, какъ впередъ, не чаюсь. Не знай, придется послать письмо, придется—пошлю. А затъмъ простите меня, Христа ради, можетъ, послъднее свиданье, всъ простите, молитесь Богу за меня, за гръшнаго. Братья, сестры и сродники, всъ простите меня Христа ради.

Родители мои совсѣмъ меня забыли, мѣсяца полтора и письма не шлютъ и ничего мнѣ не извѣщаютъ. Ни въ чемъ, будто, я имъ и не сынъ, только они меня и жену разстроили и провожали въ родѣ какъ съ радости, всѣмнѣ пеняли. Ну, Богъ съ ними. Они

мнѣ не чаютъ ужъ и прійти домой. А мама, вишь, и грамотна, знаетъ Божье Слово, и то позабыла, что я сынъ. Вотъ Богъ и наказалъ ее за неправду. А тебѣ тоже нельзя говорить ничего, сестрица, ни тятѣ, ни мамѣ, она, мама-то, Божье Слово знаетъ, а плохо понимаетъ его. Затѣмъ прощайте.

Покорнъйше благодарю я за ваше письмо, больно я радъ былъ вашему письму, хоть ладно ты, сестрица, прислала мнъ письмо, а родители меня совсъмъ забыли, всего на всего прислали два письма, на что-то они больно осердились. Будто, я имъ и не сынъ, и провожали, сердиты были. Ежели пріъдете на Рождество Христово, безотмънно побывайте у меня и поглядите, всели безъ меня цъло. А мнъ приходитъ выгонка на дъйствіе съ германцемъ, не знай, какъ Богъ меня воротитъ оттоль. А всетаки, може, Богъ милостивъ будетъ. Я то, сестрица, придумалъ, ежели меня убъютъ, то, може, братъ останется для прокорму родителямъ, и не сколь я, сестрица, этого не боюсь, какъ другіе боятся умереть, то все равно, навърно, тамъ помереть лучше будетъ, потому что за Въру, Царя и Отечество. Ежели меня погонятъ, успъю написать, то пришлю письмо вамъ. Прощайте, прощайте и прощайте, дорогіе куманекъ и сестрица, и вы, мои всъ племяннички.

Шлю я тебѣ, дорогая моя Аннушка, свое глубочайшее почтеніе и съ любовью низкій поклонъ и желаю я тебѣ, Анюта, погулять на улицѣ, потому что я самъ очень любилъ гулять, но теперь, Аннушка, всѣ мои молодые года пройдутъ не въ честь, не въ радость. Очень мнѣ жалко эту улицу, но ничего не подѣлаешь. Еще, Анюта, прошу я тебя, передай моей Санькѣ Ильиной отъ меня почтеніе и спасибо ей за ея поклонъ, мнѣ все старую эту любовь жалко, очень она хорошая была дѣвка, я ее любилъ. Прошу тебя, Аннушка, скажи ей, что Ваня шлетъ тебѣ поклонъ. И кланяйся всѣмъ краснымъ дѣвушкамъ, дай Богъ имъ добраго здоровья и погулять имъ, красное ихъ время, а мое уже пролетѣло.

Почему вы долго не шлете отвътъмнъ, я получилъ въ  $2^{1/2}$  мѣсяца только 3 письма, а вамъ послалъ 15 штукъ. Если вы не будете писать такъ часто, то я не буду писать вамъ больше писемъ, потому что намъ одни письма развлеченіе здѣсь. Когда я получу ваше письмо, словно у меня какая гора свалится съ меня. И ско-

ръе пишите и шлите посылокъ, знаете, что приходитъ праздникъ, каждый старается, чтобы солдатскій хлъбъ въ праздникъ отставить.

Прошу я тебя, дорогой куманекъ, не бросайте моей жены съ малыми дътками, не дайте ей впасть въ глубокія, мрачныя думы. Въдь приходитъ пора пахать, помогите ей въ работъ, можетъ, Богъ дастъ, я вернусь домой, я все тебъ отплачу.

Служба докудова ничего, только очень скучно объ домашнихъ и объ своей семьъ, тогда забываю, когда кръпко усну. И будто бываю все дома. Еще прошу, пожалуйста, обо мнъ не заботьтесь, я здъсь одинъ, а васъ тамъ семья, заботьтесь сами о себъ. Молитесь Богу, только бы помиловалъ Господь. Дай Господи вамъ жить благополучно.

Дорогая матушка крестна, прошу васъ, не оставъте, почаще ходите къ моей женъ на совътъ, какъ лучше во всемъ дълатъ. Я у ней просилъ сапоги валяны обсоюзить, прислать, она пишетъ, что валяльщиковъ нъту. А нельзя купить? Это не отговорка. Больше писать не стану. Если бы тепло было, то не просилъ бы сапоги, очень холодно. Я ей сколько денегъ выслалъ, и то не можетъ справить. Ну, какъ хочетъ, больше не пришлю ей денегъ, какъ хочетъ, распоряжается своей головой. Ей хорошо на печи лежать, а не подумаетъ, что мужъ зябнетъ, надо позаботиться всъми силами. Слалъ, слалъ, у нея все не хватаетъ денегъ, все пишетъ—ни копъйки нътъ, я этому не върю, я знаю, какой расходъ, сколько долговъ у дома, и знаю, сколько доходу у ней. Пишетъ, если бы не прислалъ, хоть всъ дъла бросай. Матушка крестна, Христа ради, не вели это ей писать, меня разстраивать.

Въ первыхъ строкахъ моего письма спѣшу увѣдомить васъ, дядинька Архипъ, въ томъ о вашемъ сынѣ Алексѣѣ Архиповичѣ, онъ пропалъ 6-го мая въ бою, онъ отъ насъ отсталъ, и сейчасъ не можемъ знать, гдѣ онъ. Не знай, убитъ, не знай, раненъ, не знай, въ плѣну. Если мы услышимъ, гдѣ онъ, то мы вамъ извѣстимъ. Мы, его товарищи, кланяемся вамъ по низкому поклону и желаемъ вамъ добраго здоровья. Затѣмъ прощайте. Его товарищи жалѣемъ, что онъ отсталъ отъ насъ.

 $\Theta$ ома Спиридоновичъ, я васъ вспоминаю чуть-ли не каждый часъ, а вы меня, должно, совсъмъ забыли. Пропишите мн два

слова, въ какомъ положении ваше здоровье, это интересно мнѣ узнать. Да моя лошадь въ какомъ положении находится, хороша, должно быть, стала, или не очень, это пропишите и пропишите мнѣ все подробно, что у васъ, какія есть новости. Еще увѣдомляю, каждый день плаваемъ по 4 часа на еропланахъ и удержабляхъ, ужъ назначена наша рота на позицію, но не знаю, какъ—повзводно или цѣлая рота.

Пишутъ изъ дома, что у меня тамъ семья тумашится, и дѣло у нихъ тамъ идетъ, слава Богу, хорошо, я очень радъ и доволенъ, спасибо имъ за труды. Всетаки, слава Богу, и я здѣсь, слава Богу, живъ и здоровъ, и покамѣстъ служба идетъ хорошая.

Дорогіе сроднички, когда я ѣхалъ на войну съ мѣста, гдѣ я служиль, доъхали мы до города П., мы тамъ стояли немного времени по случаю того, что намъ добавляли молодыхъ солдатъ. Казармъ порожнихъ не было, нашу роту поставили въ вольные дома, рядомъ же съ нашей квартирой стоялъ двухъэтажный домъ. Въ нашей квартиръ чаю согръть негдъ было, потому что раньше тутъ была пивная лавка, а ужъ погода была довольно прохладная. Затъмъ распредълилъ своихъ людей и пошелъ узнать, гдъ можно купить кипятку. Иду мимо этого дому, не обратилъ на него вниманія. Сравнялся съ воротами, меня спрашиваетъ молодая, довольно красивая, съ добрыми и ласковыми глазами, дъвушка послушайте, солдатикъ. Я остановился. Она спрашиваетъ, гдъ мы находимся. Я говорю-рядомъ, у васъвъсосъдяхъ. Тогда она мнъ говоритъ: У васъ негдъ согръть кипятку, то вы, пожалуйста, приходите ко мнъ, я буду рада всегда вамъ, потому что я сочувствую сейчасъ къ каждому солдатику. И, понятно, я дальше никуда не пошелъ, а поблагодарилъ ее за это и просилъ, чтобы согръла. Затъмъ другой разъ захожу, мнъ уже готовый, и все время давали мнъ молока и сдобнаго хлъба, и не только мнъ, даже моимъ людямъ все время ставили самовары и за все время, сколько находились тамъ, она всегда была рада услужить мнъ. Когда я уъзжалъ, то попросилъ адресъ ея, поблагодарить, когда буду на войнъ. Получаю письмо, и хотъла послать посылку, но я отказалъ. Такъ вотъ, дорогая матушка крестна, передай мою просьбу Сергъю и сестрицъ, посовътуйтесь или метните жребій, или кому не жалко. У васъ у всъхъ моихъ карточекъ по многу, такъ вы пошлите одну карточку ей за ея добродушное отношеніе ко мнъ, ради Бога, прошу васъ, исполните мою просьбу, Богъ знаетъ, вернусь я, или нътъ.

Лети, листокъ, съ запада на востокъ, лети, взвивайся, въруки никому не давайся, дайся тому, кто радъ письму моему. Здраствуй, кума. Увъдомляю я васъ, что насъ назначили въ маршевую роту, и былъ намъ смотръ, пріъзжалъ къ намъ начальникъ бригады и сказалъ намъ, что идите, братцы, на защиту родины, царя и отечества. И смерть намъ не будетъ страшна, и мы пойдемъ съ первой партіей, но число намъ не назначено, когда выгонятъ, навърно, скоро.

10-го были проводы новобранцевъ и ополченцевъ на войну, сильно трогательно. Пять ротъ. Каждый ротный командиръ подходилъ къ каждому и цѣловалъ, каждый солдатъ плакалъ. Выстроили на площадь и встали на колѣни, пропѣли молитву и пошли на вокзалъ. Поѣздъ сталъ отъѣзжать, они запѣли пѣсню, пѣли—"Послѣдній день намъ, братцы, миновался, намъ не быть съ вами, друзья", а у насъ покатились слезы, какъ градъ...

Вы мнѣ напишите по солдатски ясно и коротко то, что я васъ просилъ не одинъ разъ—принимали или нѣту однихъ сынковъ на военную службу? Пропишите, кто женился и вышелъ замужъ, а я хочу привезти вамъ австріячку, хорошая барышня, а то у насъ нѣтъ моихъ невѣстовъ, всѣ повыйдутъ. Еще васъцѣлую и до свиданья. Что же мнѣ Фроня не пишетъ письмо, какътамъ живется?

Прошу передать, Федоръ Кузьмичъ и Василиса Григорьевна, лодырю Петькъ Гусакову,—онъ, лодырь, не старатся, не идетъ на войну за въру, царя и отечество. Ты, Петръ Петровичъ, все горячился—пойду на войну, покамъстъ ея не было, а какъ война оказалась, такъ ты ракомъ, а во мнъ вотъ естъ старанье, такъ я до конца буду стараться, когда побъдимъ врага, тогда, Богъ дастъ, и придемъ домой, а ты лучше ужъ приготовъ какое нибудь средство—веревочку или прорубку, а, можетъ, чего самъ получше выдумаешь, а то всю твою морду разобью, обманщикъ ты. Ага, навърно, у тебя толконулось сердечко, а если миръ заключатъ, тогда будешь бояться. Да, вишь, ладно, у меня сердце очень мягкое.

#### ВЕСНА НА ФРОНТЪ.

Погода у насъ становится теплая, озимые уже зеленъютъ, пучечки на деревьяхъ начинаютъ лопаться. Благодаря Господа Бога, Господь хранитъ отъ вражьей пули, зиму прожили, не видъли холода и голода, а нужда солдатская намъ не страшна, мы уже къ ней привыкли, теперь начали проводить и весну. На Пасхъ все войско ждало миру, но Пасха проходитъ, а ничего не слышно.

День Св. Благовъщенія. У насъ здѣсь очень тепло, ходимъ въ однѣхъ рубашкахъ, только ночью есть морозъ. Поляки пашутъ землю. Мы бы были рады пожертвовать собой, только бы выжить его (нѣмца) съ нашей земли, а то время подходитъ сѣять хлѣбъ, даже жутко смотрѣть на здѣшнихъ жителей, у нихъ нѣтъ ничего, они только и живутъ нами, солдатами, возьмутъ отъ насъ кусокъ хлѣба и мяса, только этимъ и пробавляются.

Паркъ нашъ стоитъ въ лѣсу, я сижу на пнѣ и пишу вамъ письмо, такъ весело у меня на душѣ, сижу за письмомъ и вспоминаю свой родной домъ и свою родную семью, только тъмъ и утвшишь себя, что помечтаешь о прошломъ. Лъсъ, въ которомъ сижу, напоминаетъ мнъ нашу рощу, бълки надо мною прыгаютъ съ дерева на дерево, а въ воздухъ аеропланы пролетаютъ надо мной, то нашъ, то германскій, по шоссе автомобили несутся, одна за другой, обозы тянутся безъ конца. Мнъ уже это все присмотрѣлось, а пишу для того, чтобы доставить вамъ удовольствіе своимъ письмомъ. На фронтъ у насъ покудова тихо, стръльбы не слышно, слава Богу, а на другихъ фронтахъ не знаю, что дълается. Я очень доволенъ своею судьбою, благодарю Господа Бога, Онъ, Всевышній Создатель, хранитъ меня отъ вражьей пули. Я сегодня весело чувствую себя на душъ, получилъ отъ васъ письмо и изъ дома два письма. Прежде я много тосковалъ объ домашнемъ, а теперь не такъ тяжело, ко всему присмотрълся и домашнее понемногу забываю. Вы пишете, что ожидаете побъды съ нашей стороны. Мы всъ, солдаты, стараемся и молимся Богу, чтобы Господь помогъ намъ въ нашихъ успъхахъ и поскоръе окончить свое дъло. Я молюсь Богу, чтобы дожить до этого время и услышать эту великую радость для насъ всъхъ.

Озимое здъсь ничего пока, а яровое не дають съять около позиціи. Яровое, посъянное подальше отъ позиціи, всходить хо-

рошо, яблони и сливы расцвъли, въ полъ стало зелено, очень весело, но намъ невесело. Новенькаго у насъ не слышно, одинъ предсказатель, будто, говорилъ, 27-го апръля миръ будетъ.

Стоимъ на позиціи въ углубленныхъ окопахъ и въ закоптълыхъ землянкахъ. Изъ окоповъ только и смотримъ вверхъ. Жаворонки поютъ и распъваютъ, кукушки кукуютъ, стоитъ погода чудная, ночи чудныя, а на волю нельзя головы поднять, грохочутъ ружейные выстрълы, трахтятъ пулеметы, и идетъ громъ пушекъ и шипънье снарядовъ по нашимъ окопамъ и закоптълымъ землянкамъ, но благодаря нашей тяжелой орудіи, заставляетъ нъмецкую артиллерію замолчать. Изъ строя въ настоящее время выбываетъ мало, это благодаря Богу.

Еще пропишу, дорогіе мои, здъсь вполнъ тепло, на поляхъ хлъба и лъса стали зеленые, и пташечки поютъ, но ничто не веселитъ, понятно, вздумаешь про васъ, дорогіе мои, такъ и захлебнешься какой-то невидимой горечью, да и опять въ окопъ. Конечно, горько и жаль васъ, дорогіе мои, но ничего не подълаешь, только упованіе на Господа, чтобы Онъ сохранилъ отъ вражескихъ пуль и штыковъ, и далъ бы Богъ скоръе нашей побъды надъ врагомъ нашимъ.

Идутъ переговоры, будто Австрія и Турція склоняются къ миру. Пишу письмо въ окопъ, стало теплъе, дни ясные, поютъ жавороночки, на воздухъ летаютъ, а мы все равно, какъ въ какой землъ.

У насъ здѣсь, въ Польшѣ, тепло, на деревьяхъ развиваются листья, и въ озимяхъ прячется голубь, и часто дожди, и тепло.

Находимся въ лъсахъ и на поляхъ, а птицы не поютъ, только пушки гудятъ, какъ громъ гремитъ, и болъ ничего не слышно.

Мы теперь живемъ въ зеленыхъ поляхъ, въ земляныхъ домикахъ, которые сохраняютъ насъ отъ вражьихъ пуль. Живемъ, какъ будто на дачѣ, а пули все равно летятъ, какъ пчелы, да еще летятъ страшные непріятельскіе мортирные снаряды, отъ которыхъ нѣтъ спасенья и въ земляныхъ домикахъ, но пока Господъ хранитъ, слава Богу.

Здѣсь теперь тепло, озими большія, и на деревьяхъ листья развернулись и также груши, сливы, яблони стали зелены, все стало весело, но только не веселитъ страшная мортира.

Хлѣбъ здѣсь въ виду пока хорошій и яровое хорошее, было два дождя хорошихъ. Мнѣ изъ дома пишутъ, у насъ тоже озимые хороши. Въ этой губерніи у каждаго крестьянина сады, но у нихъ такіе сады—яблони и сливы, и каштаны, очень прелестно сейчасное время, яблони и сливы отцвѣли и уже зарождаются яблоки, очень много оказывается яблоковъ. Въ полѣ у насъ зелено и весело.

Насчетъ погоды—погода у насъ очень чудная, дожди помачиваютъ, хлъба очень хорошіе, окапываемъ и топчемъ, сердце обмираетъ, на него глядя.

Въ мартъ мъсяцъ слухи были о миръ, ну, а теперь бросили даже говорить о миръ. Пока боевъ сейчасъ нътъ, но ожидаемъ очень сильныхъ боевъ.

#### ЛЪТНІЕ БОИ.

Мы теперь все время въ походъ. Съ той позиціи, гдъ были зиму, отошли назадъ, потому что мы были далеко впереди, а теперь отошли на прямую линію и ожидаемъ каждую минуту къ себъ гостя, паршиваго нъмца, и надъемся, что мы его угостимъ, какъ слъдуетъ, здъсь, на новой квартиръ.

Сидимъ въ первой линіи, въ окопахъ. Пока сильныхъ боевъ нъту, но третьяго дня, лъвъе насъ, нъмецъ дълалъ 18 атакъ, но наши его отбивали, и онъ отступилъ. Наши два корпуса пошли въ наступленіе.

Думаемъ и ожидаемъ сильныхъ боевъ, а пока новостей у насъ мало, идутъ бои у Перемышля и у Либавы, а у насъ только ръдкая перестрълка. Только противъ насъ поднялся австрійскій воздушный шаръ, и мы всъ на него смотръли и говорили—"какъ высоко поднялся". Потомъ смотримъ, чуть показался дымокъ, и въ одну минуту остался послъ шара только столбъ дыма, и тамъ кто находился на немъ, полетълъ внизъ.

Гдъ мы стояли цълую зиму на позиціи, оттуда ушли назадъ, бросили все укръпленье, сперва ушли на 30 верстъ, на заранъе приготовленную позицію, и онъ наступалъ, и много его побили. Потомъ на разсвътъ опять ушли 45 верстъ, вся наша армія уходила назадъ, ну, непріятель не напиралъ, ушли благополучно. Позиція у насъ здісь очень хороша, а онъ нейдеть пока на нее, окапывается въ 20-ти верстахъ отъ нашей позиціи. Что будетъ дальше-не знаю, толи у него мало тутъ войска. Теперь очень много требуется дълать мостовъ, ходить очень далеко. Каждый день 20 верстъ исходишь, до сыта наработаешься, а придешь на квартиру, състь мъста нътъ, всъ сараи заняты солдатами, вольнымъ народомъ, которые увхали съ позицій изъ твхъ деревень, гдъ будетъ бой. Николая Т. послъ отступленія не видалъ. Назарова Алексъя видълъ. По ихней батареъ непріятель стрълялъ и тяжелой артиллеріей и разогналъ всю прислугу отъ орудій. Отвезти хотъли передки, никакъ нельзя подать, одну орудію вверхъ колесами обернуло, поставило на дуло ее, на карточку ее снимали, когда бросилъ стрълять. А мы были въ деревнъ, видъли, какъ онъ по ней билъ, ну, вреда не причинилъ, ранило только двухъ лошадей.

Новости наши въ такомъ видѣ. Мы ходили въ атаку, и насъ нѣмецъ допустилъ до своего проволочнаго загражденія и началънасъ поливать орудійнымъ, шрапнельнымъ огнемъ, и затрахтѣли его пулеметы и ружейные огни, и мы открыли по немъ частый ружейный огонь, и онъ насъ сталъ сбивать не въ силу и всетаки сбилъ. Мы немного отступили, опять въ свои старыя позиціи засъли. Затѣмъ еще ждемъ на дняхъ наступленія. Дѣло завязалось не на шутку.

Германецъ Перемышль взялъ обратно. Германецъ засыпалънасъ снарядами, держать было никакъ нельзя, прямо перемъшалъвсе съ пескомъ своими снарядами, а у насъ не хватило снарядовъ, стрълять было нечъмъ.

Письмо ваше я получилъ на новомъ мъстъ. Мы отступили отъ Карпатъ. Чуть не попали въ плънъ. Отступили на 80 верстъ, находимся сейчасъ въ 8-ми верстахъ отъ города Л. Заняли дачи въ лъсу. Положение незавидное, но Господъ поможетъ.

Теперь у насъ настала опять цыганская жисть. Что ни деньнова деревня, нова квартира. Самъ собою чувствую здоровъ, но ноги попортилъ въ зимнее время, земля была мерзлая, твердая, ходьбы намъ было много, все ходили на позиціи по ночамъ, темно, канавы, буераки, ямы разныя, прыгаешь черезъ нихъ, отшибаешь. Теперь и небольшой переходъ, а чувствуешь. Сіе письмо написалъ отъ скуки и отъ нечего дълать, лежимъ теперь пять дней, ничего не дълаемъ. Какъ мы уже привыкли къ труду, то намъ кажется, время скоръе выходитъ, теперь дни очень долги, жарки, только стръльбы на нашемъ фронтъ нъту, незнай только на сколь, и каждый солдать желаеть итти въ бой скоръй, каждый зналъ, что живъ, такъ живъ, а убьютъ-быть тому, не теряя времени. Въ нашей ротъ пока, Господь милостивъ, урону мало, выбыло изъ строя 6 человъкъ, 2 легко ранены, оставались въ строю всего 8 человъкъ. А вътакой войнъ за одну минуту, какъ метлой сметутъ. Болъ писать нечего, и это въ родъ лишнее.

Теперь я опишу о себъ, какая наша жизнь. Дождались мы сильныхъ боевъ, такъ сильно бьемся, что ужасть. Былъ я въ страшныхъ, сильныхъ трехъ бояхъ, мы дрались подъ городомъ К. И тутъ не война, а цъльный адъ былъ, такъ думали, что страшный судъ на насъ пришелъ, и растерялъ я своихъ милыхъ товарищей на полъ брани. Потомъ сильное сраженіе подъ В., тутъ и я пострадалъ. Были у насъ подвъщаны мины на трехъ жельзныхъ мостахъ, и вотъ я выбралъ, гдъ лучше непріятеля бить и спустился на быкъ, а быкъ сажени три вышины. Когда наши стали отступать, и саперъ кинулся взрывать мостъ, а я не доглядълъ, и гляжу, онъ за провода схватился, я прямо прыгнулъ сверху и разбилъ ноги, повредилъ и потомъ саженъ 30 отбъгъ и сдълался безъ памяти. И посадили меня на фтомобиль и привезли въ околодокъ и потомъ отправили въ госпиталь. Ну, наша беретъ немного. Затъмъ до свиданья, простите меня-война: быть можеть, здѣсь и голову оставлю.

1-го мая мы вывхали съ мъста стоянки и до сего времени, мъсяцъ, мало видъли себъ спокою, день и ночь были въ походъ. Трудно было намъ переносить эту тяжесть, лошадки бъдныя чуть тащились съ тяжелымъ грузомъ по песчаной дорогъ, погода жаркая, дорога пыльная, ъдемъ, какъ въ дыму, пыль набивается въ горло и въ ноздри, просто дышать нътъ силъ, а ъхать нужно

было скоро, помочь своимъ товарищамъ. Теперь, слава Богу, сдѣлали свое дѣло, остановили напоръ непріятеля и самимъ стало посвободнѣе, вотъ уже три недѣли стоимъ спокойно, и хорошо отдохнули, и успѣли забыть всю тяжесть. Отъ боевой линіи стоимъ во второй линіи, такъ что не опасно, а вотъ аеропланы пугаютъ, очень я ихъ боюсь, хуже, чѣмъ пули. Наши летаютъ къ непріятелю, бросаютъ бомбы, а онъ къ намъ. Какъ начнетъ сыпать, не успѣешь, куда бѣжать, но Господь хранитъ. Летитъ въ войска, а бомбы его падаютъ въ чистое поле.

Во первыхъ строкахъ этого письма спѣшу сообщить, что я живъ и здоровъ, слава Богу, чего и вамъ отъ души желаю. Насчетъ военныхъ дълъ, гдъ въ прошломъ году былъ бой подъ Л., на Быховской сопкъ, былъ 17 сутокъ, теперь опять на томъ мъстъ идетъ бой, ну, и опять расколотили три корпуса начисто, опять сталь отступать. Мы находились подъ Р., и намъ тоже угрожаль, были готовы уходить безъ бою. Изъ города все вывезли, и дорогу одну линію сняли, а какъ разбили подъ Л., теперь опять все по старому, ходитъ машина, крестьянамъ приказано, чтобы въ работъ не торопились, а какъ убирали прежде, такъ и сейчасъ, и клали въ сараи. Обозы всъ уъхали, почты пока нътъ. Батальонъ нашъ тоже ушелъ. Мучитъ нашъ врагъ, не смогши побороть духъ русскихъ воиновъ, прибъгаетъ къ разнымъ способамъ, запрещеннымъ закономъ. Мало того, какое нонче оружіе, имъ не хочетъ дъйствовать, стръляетъ разрывными пулями, бросаетъ бомбы съ аероплановъ, пускаетъ удушливые газы, которыми человъкъ задыхается здоровый. Ну, противъ газовъ найденъ способъ. Будутъ биться до послѣдняго, разъ собрано отъ мала до велика, пока не разобьютъ ихъ. У непріятеля замыселъ наполеоновскій, а Россія тоже хочеть доказать, какъ и прежде.

Четвертаго дня намъ приказано было уважать подальше отъ позиціи, потому что наши отступали. Мы перевхали верстъ пять, пообъдали. Намъ пришло приказаніе другое—отъвхать еще, такъ какъ непріятельскіе снаряды рвутся на виду. Какъ замѣтилъ я эти густые клубы дыма, сердце мое забилось, то дѣлается холодно, то бросаетъ въ жаръ. Вскорѣ мы поѣхали снова. По дорогамъ всякаго войска масса—и пѣхоты, и артиллеріи, и обозовъ. Одни идутъ на позиціи, другіе съ позиціи. Жители, наши и австрійцы, непрерывными обозами ѣдутъ и идутъ тутъ же въ ряду

съ войсками и везутъ на фурманкахъ свои домашнія вещи и гонятъ скотину. Мужчины правятъ конями своей повозки, женщины заботливо смотрятъ за дътьми, дъвушки и мальчишки гонятъ свой скотъ, кто коровъ, кто свиней, а безлошадные идутъ пъшкомъ, вещи и дътей несутъ у себя за горбомъ. Не уходить жителямъ нельзя, германецъ все бьетъ и жжетъ. День жаркій и вътеръ. Поднявшаяся пыль въ воздухъ совершенно застилала впереди все, залъпляла глаза и не давала дышать. Огромные гурты скота гонять по засъяннымъ полямъ, устилая постелью уже налившуюся рожь и пшеницу ростомъ въ грудь человъка. Всъ люди цивильные и солдаты въ поту отъ жары, покрыты слоемъ пыли, похожи подъ цвътъ грунту, въ носу и въ роту страшная горечь, въ глаза надуло пыли, и не промигаешь. Сижу въ телъжкъ и не успъю протирать свои глаза. Всю эту печальную картину горько было видъть да пыль глотать. Ъсть страшно захотълось, а хлъба не было ни корки, нашелъ въ огородъ луку и поълъ безъ хлъба. Думаю себъ, теперь я всю горечь съълъ, горчъе этого ужъ не приведи Богъ видъть. Но я благодарю Господа Бога за то, что всъ эти бъдствія претерпъваю только я одинъ, а семейство мое и дъти живутъ спокойно, лишь скучая обо мнъ. Да и нельзя не благодарить за это Бога, видя несчастныхъ здъшнихъ жителей, перемъшанныхъ съ пескомъ, лишившихся всего имущества, кромъ унесеннаго съ собой-дътей, коровы, одной изъ нъсколькихъ, и пары лошадей. Кромъ того, золотая нива, пшеница и чудный ленъ, такихъ хлъбовъ я мало видълъ, несозръвшая гибнетъ отъ скота, отъ огня и отъ косы при хозяйскомъ видъ. Затъмъ до свиданья, остаюсь живъ и здоровъ, того и вамъ желаю.

Война идетъ здорово, мириться скоро не будемъ. У насъ въ настоящее время очень жара. Хлъбъ ужъ поспъваетъ, черезъ недълю начинаютъ жать. Фрукты много всякаго, но только не придется пользоваться, потому по садамъ стоятъ обозы, лошади всъ яблони погрызли.

Лъвье города Р., въ гренадерскомъ корпусъ, идетъ 4-ый день бой, орудія не смолкаютъ по цълому дню. Перваго іюля провели черезъ городъ Р. 500 человъкъ плънныхъ австрійцевъ и германцевъ вмъстъ. Германцы очень молоденькіе, прямо мальчишки, на видъ не болъе 17-ти лътъ. Бой и сейчасъ продолжается. Въ вос-

кресенье, 5-го, былъ бой прямо ужасти подобный, цѣлый день и всю ночь тяжелая артиллерія стрѣляла, ну, сейчасъ замолкли. Пожалуй, придется еще отступать, а отступать не охота, это все затягивается война на долгое время. Ну, что Господь пошлетъ. Время, видно, такое пришло.

Сейчасъ наши войска отступаютъ и отступаютъ. Черезъ посадъ Г., гдѣ мы сейчасъ находимся, проходятъ войска и обозы. По шоссе, на нѣсколько верстъ тянутся госпитальные обозы. Привозятъ тяжелыя и дальнобойныя орудія, которыя ставятъ въ окопахъ. Теперь стали часто появляться въ этихъ мѣстахъ германскіе и австрійскіе аеропланы, изъ которыхъ два подстрѣлили. Много бѣгутъ бѣженцы изъ тѣхъ мѣстовъ, гдѣ теперь находятся нѣмцы. Въ Г. до того много войска, что негдѣ прямо достать булокъ, папиросъ, табаку, сахару, несмотря на то, что въ Г. пять лавокъ.

Насчетъ военнаго дъйствія дъло наше трудное. 6-го іюля непріятель наперъ на нашу дивизію, ну, быль отбить. Послѣ того, двинулся на гренадерскій корпусъ и ударилъ ихъ во флангъ, намъ велъно было отступать. Нашъ взводъ былъ на запасной позиціи, укрѣпляли. Пошла это суматоха, все прикончили, пошли мы съ инженеромъ, былъ намъ назначенъ маршрутъ до такой-то деревни, и тамъ должно намъ ночевать, ну, ночевать грозила опасность. Инженеръ намъ сказалъ: ребята, какъ хотите, нужно намъ дойти до мъстечка К. Если не дойдете, ночуйте на дорогъ, а самое лучшее нужно вамъ дойти до К. Мы пошли въ ночь и шли всю ночь, измучились до того, что легли вълъсу на дорогъ, два часа поспали и опять въ дорогу. Пришли въ К. въ 7 часовъ утра, а гдв намъ былъ даденъ маршрутъ ночевать, на утро тамъ заняли нъмцы тоё деревню. Пришли мы въ К., инженеръ послалъ насъ въ свою часть. Ночь одну были свободны, спали, а утромъ отправили на переправу на Вислу, тамъ было по поводу войны построено два моста деревянныхъ, длиною  $1^1/_2$  версты. Насъ два взвода заряжали эти мосты, приготовляли къ уборкъ этихъ мостовъ, и день, и ночь ъздили въ лодкахъ, развозили пучки хвороста, клали подъ устои и обливали керосиномъ, а обозы и войска безпрерывно переходятъ черезъ мосты. Когда перешли войска, послъдняя кавалерія, тогда зажгли мостъ, частями взорвали, а большинство жгли. Навърно, милліоны они стоили. Ну, Господь

привелъ благополучно перебраться. Навърно, онъ не зналъ, въ какое время уйдутъ. Вечеромъ онъ по всему фронту шелъ въ атаку. Нашъ батальонъ пъхотный шелъ въ контръ-атаку, а утромъ ушли совсъмъ. Дожигали мы мостъ, почти намъ нечего было дълать, пустилъ три шрапнели, ну, далеко мимо моста. Что, какая причина, что мы опять ушли? Или газами сталъ душить, или всъ силы напрягаетъ онъ на Россію.

О себъ сообщаю я вамъ, въ настоящее время, по милости Божіей, пока еще живъ и здоровъ, слава Богу. Съ 24-го іюля и по 5-ое августа мы были въ самыхъ ожесточенныхъ бояхъ, въ это время была адская стръльба, и я остался послъ всъхъ этихъ сраженій цълъ и невредимъ, хотя нашъ полкъ и сильно очень пострадалъ отъ противника, но я живъ остался. Въ настоящее время мы находимся на передней позиціи, правъе нъсколько города Варшавы.

Для меня походы не трудны, и служба меня не тяготить. Я имъю двъ лошади, такъ что пъшему ходить не приходится. Все время похода я ъду на лошадяхъ, куда только нужно ъхать, беру своихъ лошадей и отправляюсь въ путь. Обязанности мои—вожу снаряды. Отъ позиціи становимся не ближе 4—6 верстъ, такъ что жизни моей опасность не угрожаетъ. Благодарю Господа Бога, что не вижу той тягости, которую люди переживаютъ. Лошадки у меня хорошія и смирныя, и я ихъ за это люблю, и онъ меня любятъ за мою ласку и хорошій обиходъ. Кормить я люблю и не лънюсь, хоть со временемъ бываетъ такъ—самъ голодный, а все прежде накормлю лошадей, потомъ ужъ самъ берусь за пищу.

Извиняюсь, что такъ долго не писалъ вамъ, а теперь отпишу, почему: съ 22-го іюля я и самъ не знаю, гдѣ нахожусь, все наступленіе да отступленіе. Погода у насъ очень сырая, каждый день дожди, да очень холодно, ходимъ, какъ мокрыя куры, и обсушиться негдѣ, приходится сушиться около жарниковъ, а сегодня былъ легкій морозъ, но всетаки еще терпимо, не знаю, что будетъ дальше, а впереди Господь, на него надѣюсь.

Вы пишете, взяли однихъ сынковъ, это хорошо, потому что у насъ вы остались тоже одни. Еще бы взять надо, а они чѣмъ счастливъе насъ, мнъ тоже столь надо, сколько и имъ. Пущай

они узнаютъ, что такое военна служба, а мы живемъ и нѣмца бьемъ. Дѣло у насъ идетъ, 17-го былъ сильный бой, лѣзъ германецъ, но тутъ его много положили, и онъ отступилъ. И мы стоимъ уже недѣлю все на одномъ мѣстѣ.

Вы пишете, что отступленіе арміи подъйствовало на всѣхъ тяжело, оно вѣрно,—потеря Варшавы и Польши со всѣми ея крѣпостями, это картина жалостная, и что касается Галиціи,—но это потеря временная. Я, кажется, уже писалъ вамъ, что взглядъ военный на отступленіе, на потерю мѣстности и городовъ со всѣми его мирными жителями, далеко не таковъ, каковъ у мирныхъ, не имѣющихъ никакого общенія съ войной. Человѣкъ—или даже себя возьму, когда отстоитъ на нѣсколько сотъ верстъ и представляетъ себѣ тѣ ужасы войны, слезы и страданія жителей, индо содрогается. А здѣсь руководствуешься однимъ правиломъ войны—пораженіемъ врага.

Увѣдомляю васъ, стоимъ опять въ окопахъ на позиціи. Германецъ укрѣпился. Стоимъ въ 50-ти саженяхъ, и бьютъ орудія съ нашей и германской стороны. Ну, всетаки Германія ослабѣла, пускаетъ снаряды, да всетаки мало, а наши орудія работаютъ теперь безпрестанно.

# ИЗЪ ПИСЕМЪ СЪ НАВНАЗА.

Ученіе мы кончили. Насъ угоняють на Кавказь, къ турку. Одежу мы получили всю казенну. И всю принадлежность: лопатку, котелокь, башлыкь, теплую рубаху, ватныя шаровары. Ученье мнѣ далось, слава Богу, хорошо знаю солдатскую службу. На первой недълъ мы говъли и приняли присягу.

Изъ К. мы выъхали 14 февраля. Тохали мы по желъзной дорогъ трое сутокъ до Царицына, видъли снъгъ на поляхъ, какъ проъхали Царицынъ, то снъгу не стало ничего. Тохали мы вдоль Каспійскаго моря до города Баки. Баку какъ только мы проъхали до Тифлису, тамъ трава зеленая, и фруктовыя деревья цвътутъ. За Тифлисъ мы заъхали, то стали однъ горы каменныя, а на горахъ каменныхъ растутъ деревья фруктовыя. И тохали мы двое сутокъ одними горами. И проъхали 10 тунелей подземныхъ. Прітхали мы въ городъ Еривань, перегнали насъ въ село, отъ городу

7 верстъ, недалеко отъ турецкой границы. И недалеко отъ насъ гора Араратъ. Гора такъ высока, что въ красный день только видно ея вершину. И облака ниже горы. И все время снътъ на горъ. Пріъхали мы въ городъ Еривань 1-го марта, всего на машинъ мы ъхали 14 сутокъ до городу Еривану. И выбрали насъ въ дружину, и скоро насъ выгонятъ изъ села неизвъстно куда. А съ туркомъ война идетъ хорошо, наши герои поражаютъ турковъ.

Нашъ эшалонъ весь разбили по частямъ—въ Саракамышъ, въ Карсъ, въ Баку. А мы въ увздномъ городъ въ Михайловъ, рядомъ со станціей, за Тифлисомъ 200 верстъ, дорога на Батумъ. У насъ въ городъ тепло, трава зеленая, растенія цвътутъ, пашню кончили, только пахотной земли очень мало, однъ горы. И дикари. Народу русскаго нъту, кромъ солдатъ. Грузины, армяне разныхъ поколъній.

У насъ сейчасъ пошли сильные жары, дождей не было десять дней, а то все время были дожди, каждый день. Винограды у грузинъ очень хороши, а кукурузы совсъмъ нъту, замокла отъдождей. Дожди такъ были сильны, что скотина не могла терпъть, забивало дождемъ. На нашей сторонъ народъ, навърно, нерадостный, а у насъ на Кавказъ грузины даже не подумаютъ, что такое кровопролитіе идетъ, они все время веселятся и разныя музыки играютъ, даже не подумаютъ, что идетъ-ли война. Война на турецкомъ фронтъ идетъ хорошо, наши герои турковъ жмутъ и забрали у турокъ много городовъ. Навърно, и намъ придется воевать съ туркомъ.

Могу васъ увъдомить, что мы записались на позиціи десять человъкъ, надоъло намъ на этомъ островъ жить, гдъ только однихъ армяшекъ, больше никого не увидишь. То туда, то назадъ поъзда идутъ. Раненыхъ много везутъ. Сюда къ намъ масса прибыла бъженцевъ армянъ изъ Турціи, изъ деревень, которыя турокъ разбилъ. Сюда прибыла партія—двое мужчинъ и восемь женщинъ н нъсколько дътей, изъ большого населенія десять человъкъ, остальныхъ турокъ всъхъ перекололъ.

Пища у насъ очень хорошая. Мяса выдаютъ фунтъ, хлъбъ бълый, чернаго хлъба у насъ купить не найдешь. Все у насъ

подорожало, купить все стало дорого. На турецкомъ фронтъ война идетъ у насъ успъшно.

Время стоитъ теплое и дни ясные, ходимъ мы въ гимнастическихъ рубашкахъ. Снъгу у насъ пока нътъ, что только на горахъ высокихъ. Я проживаю здъсь 8 мъсяцевъ и удивляюсь, что за народъ грузины, идутъ они на базаръ, несутъ продавать поросятъ и ягнятъ, перевъситъ два мъшка черезъ плечо, въ одномъ мъшкъ ягненокъ, а въ другомъ поросенокъ, а куръ навяжетъ на веревочку и несетъ продавать ихъ. Куръ они продаютъ по рублю за курицу. Ягодъ было много въ нынъщнемъ году, но ягоды были дорогія, потому что они ихъ поъли зеленыя, виноградъ былъ съ весны хорошій, а потомъ весь посохъ, винограду мало продавали, виноградъ 15 копъекъ за фунтъ. Вино виноградное съ весны было дешевое—15 копъекъ за бутылку, а теперь 50 копъекъ. Все подорожало, а деньги крупныя никакъ не размъняешь, серебра и мъди вовсе мало. На турецкомъ фронтъ идутъ только перестрълки, сильныхъ боевъ нъту. Для нащихъ благопріятно.

Дорогіе родители. Я нахожусь все время въ своей роть, хотя я и боленъ былъ, но никуда не ходилъ, потому что я въ это время былъ на позиціи, итти было некуда, а теперь я, слава Богу, живъ и здоровъ, обратно—желаю итти на врага, чтобы скорѣе кончить эту ужасную войну. Ужъ надоѣло таскаться по крутымъ горамъ. Дорогіе родители, объясняю я вамъ въ томъ, что на нашемъ фронтъ идетъ наступленіе на турка, ну, мы пока стоимъ на припасъ, въ резервъ, случай какая неустойка, то и мы готовы итти въ бой. Ну, ужъ, навърно, скоро разобьемъ турка въ прахъ, ужъ окружили его кругомъ, и онъ вездъ сдается, скоро мы пойдемъ въ Резерюмъ, турецкій городъ, и Константинополь скоро будетъ нашъ.

### изъ сибири.

Машиной ѣхали мы 29 сутокъ, переѣхали мы уральскія горы и переѣхали Байкальскія горы и вокругъ озера Байкалъ, проѣхали 52 подземныхъ тунеля. Сквозь отъ уральскихъ горъ и дальше идутъ горы и скалы, очень мало ровныхъ мѣстъ, а сквозь лѣса, непроходимая тайга, лѣсъ чернолѣсье и сосновый, и кедровый. Кедровыя деревья чудныя по 8—9 саженъ вышиной и въ обхватѣ и 2 толщиной, однимъ словомъ описать всего невозможно.

Вся наша дружина находится въ Приморской области. Мъстность ужасно гористая, населеніе китайцы, монголы и переселенцы малороссы и ссыльные, однимъ словомъ, всевозможные народы. Мъстность богатая рыбой, птицей и звърями. Что касается продуктовъ и матеріи, мъха можно считать даже дороже россійскихъ, рыба дешевле. Населеніе очень ръдкое, кругомъ вездъ горы и каменистыя скалы, есть маленькія площадки равнины, но грунтъ глинистый, земледъліе развито мало и плохо, такъ что интереснаго по хозяйству посмотръть негдъ. Мы охраняемъ плънныхъ, которыхъ у насъ масса. Австрійцы и германцы и еще ожидаемъ турокъ. По слухамъ, 7000 человъкъ.

Первый день Святой Пасхи проводилъ я очень спокойно, сходиль въ церковь, помолился Богу. Придя изъ церкви домой, то-есть въ казарму, разговълись, чемъ Господь послалъ, потомъ легъ, отдохнулъ, всталъ, попилъ чаю, немного почиталъ и что-то стало грустно, вышелъ я на крыльцо и думаю: что дълается теперь у меня на родинъ, закипъло мое сердце, и ничто мнъ стало не мило. А что можетъ быть и милаго въ такой мъстности, гдъ мы теперь? Кругомъ горы стоятъ, какъ великаны и спятъ непробуднымъ сномъ, хотя и есть на нихъ живое существо, но оно тоже спитъ подъ покровомъ снъга. А дальше пришла мнъ мысль въ голову-Боже мой, Боже мой, что теперь творится на полъ брани, что дълается съ нашей братіей! Снялъ я шапку и перекрестился и мысленно сказалъ: Христосъ Воскресе, дорогіе мои братіе, которые живы, и Въчный Покой, которые сложили свои головы на полъ брани. И пробъжалъ морозъ по моему тълу, я прослезился и пошелъ, погулялъ вокругъ казармы, а когда обдуло меня вътромъ, я вошелъ въ казарму. Въ казармъ шумъ, говоръ, есть и лишнія выраженія, что мнъ показалось неумъстнымъ въ такой великій день. Какой радостный этотъ день для насъ, православныхъ, а нонче онъ былъ печаленъ. Но я не долженъ этогоговорить, потому что я христіанинъ, а наша Святая Церковь говорить-да радуется всякая тварь. Какъ же я могу говорить, что было печально. Я говорю не объ праздникъ, я говорю за друзей своихъ, которые въ такой Великій и Свътлый Праздникъ были на полъ битвы, думаю, не легко было провести такой радостный праздникъ и тъмъ отцамъ и матерямъ, женамъ и дътямъ, у которыхъ взяты дъти, мужья и отцы, да, върно, Его Святая Воля. Но

я думаю, что скоро или поздно настанетъ тотъ часъ, что заликуетъ вся наша Россія.

Теперь я опишу вамъ посъвы сибирскихъ странъ. Съютъ здъсь пшеницу, овесъ, картофель и капусту, урожай бываетъ здъсь очень хорошій, какъ говорять мъстные жители, но два года урожай очень плохой, такъ что прошлый годъ были сильные ливни, потопило всв посвым, а по запрошлый годъбылъ недородъ, такъ что, если только нынче будетъ недородъ, то бъда будетъ страшная. Да притомъ здъсь хлъбъ, какъ пшеница, такъ и овесъ, родится пьяный, а какъ только родился пьяный хлъбъ, то и пропали всъ земледъльцы. Я самъ очевидецъ пьянаго хлъба, какъ овса и пшеницы. На видъ чудный овесъ или же пшеница, но давали свиньямъ, и тъ не ъдятъ, а что касается другого скота, то и не подходить, помираеть съ голоду, но ни почемъ не ъстъ. Бывають такіе хліба каждый годь, только містами, не на одномъ мъстъ, а почему происходитъ такой хлъбъ, мнъ объяснить никто не могъ. А что касается картошки и капусты, родится хорощо. Этими посъвами занимаются больще корейцы. Да хотя и здоровый родится хліббъ, а частичка попадаетъ пьянаго, въ виду этого никакъ нельзя всть мягкій хлебъ, туть же чувствуешь головную боль.

Увъдомляю я васъ, что весна у насъ очень дождливая, такъ что почти каждый день дожди, грязь непролазная, грунтъ земли до того клейкій, что невозможно ходить. Сегодня я ходилъ гулять по полямъ, оказалось, что всъ крестьяне до сего времени ничего не съяли, такъ что никогда, говорятъ, такой весны не было, всегда кончали съвъ овса и пшеницы 20-го мая, а нонче вотъ 24-ое мая, а поля не паханы, и, дъйствительно, пахать никакъ нельзя, всъ земли илистый суглинокъ, такъ что когда идешь полемъ, то ноги вязнутъ на 1½—2 вершка. Я хотълъ посмотръть что нибудь новое относительно обработки полей, оказалось что новаго ничего нътъ, народъ все дикарь какой-то, ничего не знаютъ, такъ что новаго ничего нътъ. Живемъ мы пока все по старому спокойно, охраняемъ плънныхъ, я теперь къ дълу привыкъ, слава Богу.

Всѣ мной довольны, все начальство относится ко мнѣ очень хорошо, опричь спасиба ничего не слышу. И всѣ мѣстные жители,

хотя мъстные жители здъсь природные ссыльные, у которыхъ сердца не человъческія, а звърскія, и тъ ко мнъ относятся хорощо, а что касается китайцевъ, это народъ трусъ, но злопамятный, но я пока сумълъ завоевать всъхъ, какъ русскихъ, такъ и китайцевъ. Еще увъдомляю я васъ, что у насъ здъсь урожай очень плохой, до сего времени овсы стоятъ не убраны и много зеленыхъ, которые, въроятно, и не поспъютъ, потому что съяли очень поздно, весной были ежедневно дожди, и весь май и іюнь до половины іюля почти каждый день были дожди, такъ что во все лъто у насъ непролазная грязь, теперь немного подсохло, но ужасно сырая погода, всегда дуетъ сырой вътеръ, такъ что, въроятно, овсы останутся неубратыми, а что касается пшеницы, то совершенно пустая, нътъ ни одного зерна. На всъ продукты цъны поднялись баснословно.

Въ сапожной мастерской, которой я завѣдую, работаютъ 18 человѣкъ австрійцевъ и турокъ. Всѣхъ плѣнныхъ, гдѣ я живу, 1162 человѣка, которымъ и выдаю все—какъ хлѣбъ, бѣлье и обмундированіе, и обувь. Плѣнные у насъ австро-венгры, турки, армяне, арабы и курды. Живется пока, слава Богу, ничего, только очень скучно, потому что мы кругомъ огорожены заборомъ вплотную вышиной въ  $5^{1}/_{2}$  аршинъ вышины, въ такомъ загороженномъ дворѣ мы и живемъ, какъ заключенные, никого и ничего мы не видимъ, за исключеньемъ плѣнныхъ. Новостей у насъ никакихъ нѣтъ.

# письма изъ плъна.

1914 года, сентября 20-го дня, Венгрія. Письмо дорогимъ моимъ родителямъ отъ сына ващего Ивана Ивановича. Кланяюсь я вамъ, дорогіе родители тятенька и маменька, унижающее почтеніе и съ любовью низкій поклонъ. И желаю я вамъ отъ Господа Бога добра здравія и всякаго благополучія. Еще дорогой тятенька, я вамъ извъщаю, что я раненъ въ руку лъвую пулей, прошибло 4 пальца. 24-го августа раненъ и взятъ въ плънъ подъ Люблинымъ. Сейчасъ лежу въ лазаретъ, рука моя подживаетъ. Еще, маменька, я больно хворалъ, 10 денъ ничего не ълъ, думалъ помру, теперь выздоравливаю. Много горя я видълъ, 9 разъ былъ въ бояхъ, денегъ нътъ у меня, ни копейки нътъ, здъсь жалованья не даютъ намъ. Иленька, пришли мнъ хоть два рубля де-

негъ, я тебъ заплачу. Еще пропишите мнъ, тятенька, гдъ братъ Леска, живъ или нътъ, и зять Иванъ, пропишите все подробно, что у васъ новаго и кого угнали на войну и забрили новыхъ молодыхъ рекрутовъ. Пожалуйста, какъ можно поскоръе. Нахожусь въ Венгріи, въ городъ Естергомъ, въ семинаріи. Пишите правильно, чтобы написалъ Мишка нашъ. Что у васъ слышно про войну, скоро замиренье будетъ или нътъ? Вапът сынъ Иванъ К.

Здраствуйте, дорогіе родители, отъ сына вашего Степана Андреевича, прошу я у васъ миръ-родительское благословеніе, которое можетъ существовать по гробъ нашей жизни. Нахожусь я въ плѣну въ Австріи. Нахожусь раненый, оторвало палецъ. Пришлите денегъ. Адресъ по нѣмецки. С. З.

Ваше письмо получилъ, пишите чаще. Посылки присылайте чаще—сухарей ржаныхъ и денегъ. Жду вашихъ денегъ и посылокъ. Германія, Минденъ, лагерь военноплънныхъ.

Здраствуйте, дорогіе мои сроднички, батюшка Егоръ Ильичъ и матушка Анна Семеновна и всему вашему семейству щлю вамъ вообще по низкому поклону. Дорогіе сроднички, посылку я вашу получилъ на другой день Рождества Христова и очень былъ радъ, и очень вамъ благодаренъ, дорогіе сроднички, я прошу васъ, чтобы вы слали мнѣ черныхъ сухарей какъ можно чаще, раза три въ мѣсяцъ, и табачку. Затѣмъ до свиданья, остаюсь живъ, того и вамъ желаю. Нѣмецкое 12 число, а наще 29-ое. Саксонія. Кенигсбрюкъ.

(Написано по нѣмецки). Дорогой отецъ. Я здоровъ и нахожусь въ Венгріи военноплѣннымъ. Мнѣ не плохо. Со мною вмѣстѣ былъ взятъ въ плѣнъ Тимофей Р. Онъ здоровъ. Военноплѣнный С. А.

Увъдомляю васъ, мои дорогіе, что я, по милости Божіей, живъ и здоровъ, находясь въ плъну въ Австріи, попалъ 27-го апръля. Настоящее письмо пишу четвертое, но отъ васъ не получалъ. Письмо пишите на открыткъ и пошлите 10 рублей денегъ, больно нуждаюсь. Живу безъ копейки. До свиданья. Дорогимъ дъткамъ мое благословеніе. 30 сентября 1915. Городъ Кнительфельдъ. Австрія.

Письмо на родину. Дорогому моему семейству шлю низкій поклонъ, и всѣмъ роднымъ и знакомымъ отъ меня почтеніе. Увѣдомляю васъ, что я изъ дому получилъ письмо 3 ноября, за что благодарю, только остался однимъ недоволенъ. Вы пишете, въ чемъ я не нуждаюсь-ли. Я жду съ нетерпѣньемъ денегъ и посылку, а вы еще только меня спрашиваете. Сами знаете, гдѣ я, и сами должны знать мою нужду. Не знай, такъ скоро забыли меня, и я, то, брошенъ на произволъ судьбы. Письма пишите чаще и пишите, что дѣлается дома, и посылки посылайте почаще, шлите сухарей и денегъ рубля по 4 посылайте на каждый мѣсяцъ.

Дорогіе мои родные, проздравляю васъ съ праздникомъ Рождества Христова и съ наступающимъ Новымъ Годомъ и желаю оные провести по христіански въ чести и върадости. Хочу посовътоваться съ тобой, родитель, объ вашемъ домащнемъ житъъ. Если Романа не возьмутъ на военную службу, то лощадей не продавай ни одну, а найми земли больше, гдъ тебъ покажется удобнъе. И еще я вамъ хочу поговорить, вы, видно, плохо обо мнъ заботитесь, до сего времени я не получилъ отъ васъ ни перевода, ни посылки, ни второго письма, какъ мои товарищи всъ получили, и имъ идутъ посылки и деньги, а ты, дорогая супруга, обо мнъ, видно, заботишься плохо, видно, теперь открылась тайна нашей супружеской жизни, видно, ты не знаещь, гдъ я нахожусь.

Здраствуй, многоуважаемое мое семейство, а особенно многолюбящія мои дѣтки, шлю вамъ изъ далекой Австріи свое родительское благословеніе, которое можетъ существовать по гробъ нашей жизни, и несчетно разъ цѣлую васъ, и уже не вѣрится, что придется увидать васъ. Особенно писать нечего. Одно меня безпокоитъ, что я, видно, совсѣмъ забытъ вами, не знаю только, за что это. Вы пишете, что мое письмо дошло первое и видно, оно нисколько не поколебало ваши окаменѣлыя сердца. Всѣ мои товарищи уже получили по второму письму и ждутъ въ настоящее время въ скоромъ времени денегъ и посылокъ, а вы, видно, съ ними вмѣстѣ сочли за расчетъ написать мнѣ второе письмо, нетоли послать съ ними вмѣстѣ денегъ и посылку. Видно, вамъ живется хорошо, но при хорошемъ житъѣ, совѣтую думать и о томъ, кому живется хуже ващего. До свиданья. Остаюсь живъ и здоровъ, и еще напоминаю, не забывайте о томъ.

Дорогое мое семейство, увъдомляю васъ, что получилъ изъ дому второе письмо 22-го декабря, въ которомъ вы пишете, что послали мнъ посылку и 3 рубля денегъ, за что сердечно благодарю. Но только денегъ очень мало, шлите больше, и щлите чаще посылки, а пуще всего еще письма и прописывайте, что дълается въ дому. Не пищите поклоновъ, а пищите, что дълается въ дому. Може, Господъ смилуется надъ нами, гръшными, може, и вернусь на родину. До свиданья. Очень скучился объ ребятахъ, уже и не върится, что придется ихъ увидать. 31 декабря 1915 года. В. Н. Австрія, городъ Кнительфельдъ, лагерь военноплънныхъ.

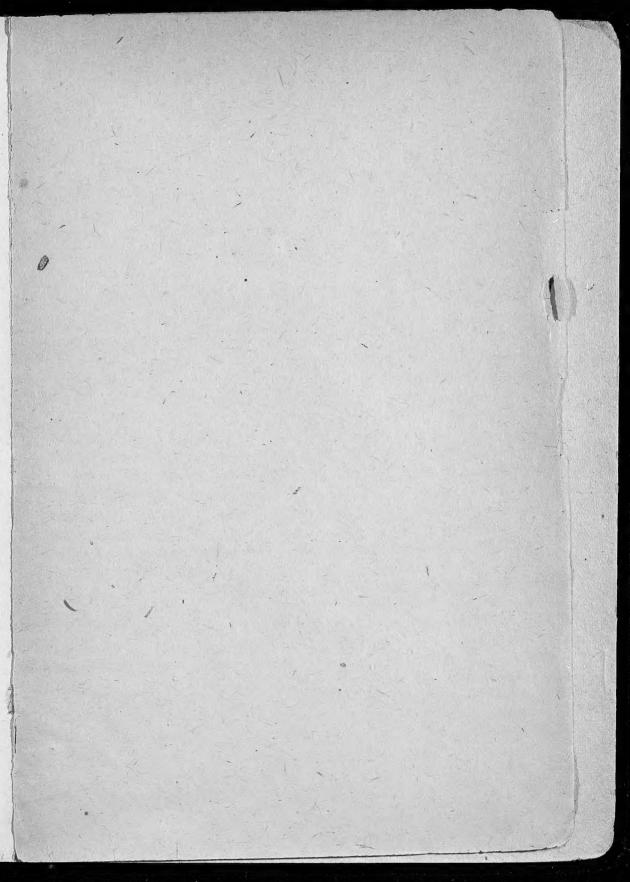

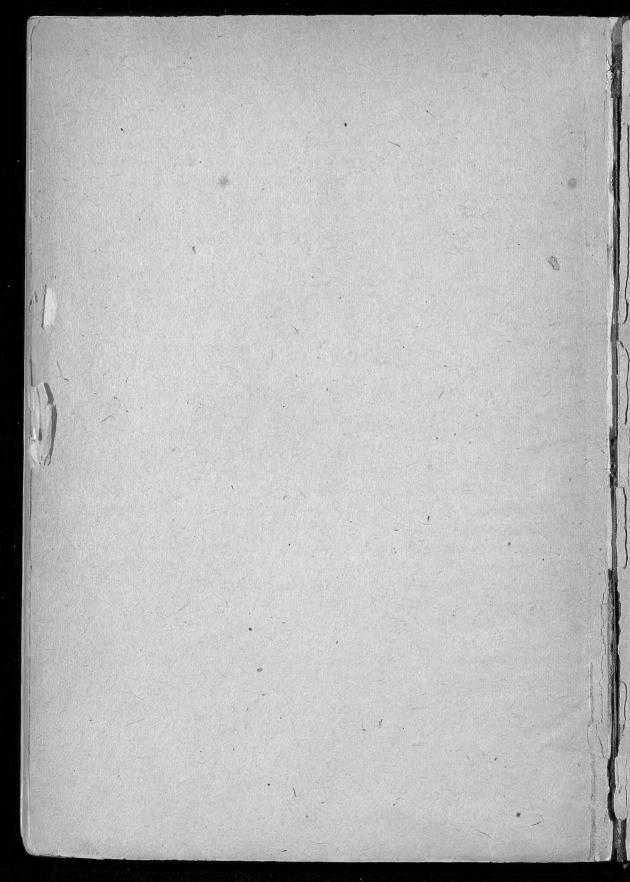



Цѣна ў рубль.

Продается во всъхъ книжныхъ магазинахъ. Складъ изданія:

КНИЖНЫЙ СКЛОДЪ И МОГОЗИНЪ "ЖИЗНЬ И ЗНОНІ́є" Петроградъ, Поварской переулонъ, д. № 2, кв. 9-10.